| RERHX    | M. P. | долгорукова. |
|----------|-------|--------------|
| Шкадъг   | V     | [0]0]        |
| Полка    |       |              |
| <b>№</b> |       |              |

•



K. III. IIo. No.

16011.

#### KAPTHEE

# PYCCKON KIBOIIICII.

изданныя подъ редакціею

#### н. в. кукольника.

от тема, чтобы по отмечатами представлено было въ Щен сурпый Комитетъ учасопсиное число экасмиляровъ. . С. Истербурга, 18 Оканбря 1846 гола.

Hemsops A. Mars Sence.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи III Отдъл. Собств. Е. И. В. канцеляріи.

1846.

LALLE LE SE LA LE

## HOMMORE HOMOVY

Печатать позволяется,

MALL MINES HOLE PELLEN

съ тъмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, 18 Октября 1846 года.

c, nerepertra

Paramongalar III (broken M. H. R. commission

1840

Цензоръ А. Никитенко.

#### OPARBARHIE.

if a moofpamenito Beauceepia Beraparepu us nebes.

Pasenasa Lereniu Tpeheneus. . . . . .

| Cmp.                                                  |
|-------------------------------------------------------|
| Русская живописная школа. Н. В. Кукольника . 3.       |
| Кто сей юный? В. Г. Бенедиктова                       |
| Благовъщенскій Соборъ. Автора путешествіл къ          |
| Св. мъстамъ                                           |
| Гротта Феррата. Н. И. Надеждина                       |
| Божественная ноша. В. И. Соколовскаго 71.             |
| Русская живописная школа. Статья вторая. Н. В.        |
| Кукольника да стана на настрание да 75.               |
| Староста Меланья. Н. В. Кукольника                    |
| <b>Герусалимъ.</b> Е. П. Гребенки                     |
| Изображеніе Божіей матери Н. И. Надеждина 171.        |
| Св. Василій великій. Автора путешествія къ            |
| Св. мъстамъ                                           |
| Русскіе путешественники къ Св. мъстамъ. Н. И. На-     |
| деждина                                               |
| <b>Лъствица</b> спасенія. В. И. Соколовскаго 275.     |
| Исцъляющія раны. Его же                               |
| Картина: Св.Семейство. Разсказъ Ничипора Кулеша. 277. |

| Къ изображенію Вознесенія Богоматери на небо.        |
|------------------------------------------------------|
| Б. М. Федорова                                       |
| Разсказъ <i>Евгенія Гребенки</i>                     |
| Смерть Безсмертнаго. В. И. Соколовскаго 311.         |
| Тайная вечерь. Разсказт Белгійца                     |
|                                                      |
| Русская живописива паколи и: В. Куколикия 3.         |
| tro cell toubill? B. I. Sewedunimona                 |
| Бактов виденскій Соборъ. Лямора путешествік къ       |
| PABIOPSI.                                            |
| Благовъщение — съ карт. Боровиковскаго.              |
| Истязаніе Спасителя — съ карт. Егорова.              |
| Явленіе Господа Магдалинъ — съ карт. Иванова.        |
| Причащение умирающей — съ карт. Венеціанова.         |
| Іерусалимъ — съ карт. Воробьева.                     |
| Св. Дъва съ предвъчнымъ младенцемъ — съ карт. Брупи. |
| Св. Василій великій — съ карт. Шебуева.              |
| Гробъ Господенъ — съ карт. Воробьева.                |
| Виелеемская пещера — съ карт. Воробьева.             |
| Св. Семейство — съ карт. Егорова.                    |
| Взятіе на небо Божіей Матери — съ карт. Брюлова.     |
| Тайная вечерь — съ карт. Шебуева.                    |

Rappunas Cuchenei<del>lerae Personal Curant</del>ional Physicaes. 177.

### BALATOR-BILLERIE.





#### РУССКАЯ ЖИВОПИСНАЯ

школа.

Когда художество водворилось въ Русской земль? Обнимая мыслію пространство осьми въковъ, отъ сооруженія Десятинной церкви до настоящаго построенія Исакіевскаго собора, мы видимъ, что собственно живопись, какъ художество, получила жизнь и развитіе весьма недавно; и въ такое время, когда всъ знаменитыя школы сего искуства на западъ уже разрушились или приходили въ упадокъ, старина ничего не завъщала нашей живописи. Въ нъдрахъ отечества она была безъ прошединаго, — пришелица, воспитанная подъ вліяніемъ За-

пада, уже прославленнаго цёлыми поколеніями знаменитыхъ художниковъ. Но за то, съ другой стороны, преданія и церковный обычай хранили у насъ положительное начало, которое не могло не измънить значительно заимствованнаго на западъ стиля и не сообщить ему важной и высокой степени оригинальности. Впрочемъ, опредъляя эпоху водворенія живописи въ Россіи, матеріально, мы не должны умолчать, что въ ремесленномъ видь, она существовала у насъ съ незапамятныхъ временъ и тъмъ болъе люботытна, что направление ел перенесло въ позднъйшія времена именно то начало, которое должно было сообщить школъ ръшительную особенность. Византія, угрожаемая конечнымъ паденіемъ, въ посабднія времена Восточной Имперіи, занималась Богословскими преніями, далеко еще до появленія Турковъ, ръщившихъ ел жребій. Живопись подчинилась общему вліянію и перешла къ намъ уже съ опредъленнымъ стилемъ, съ узаконенными атрибутами, со многочисленными правилами и условіями. Отъ кіевскихъ ярославовыхъ временъ намъ досталась въ наследіе только софійская: мозанка; монгольскій періодъ пстребиль всф памятники нашихъ художествъ, нельзя сказать непосредственно, но духътварварства, невъжества, равнодушія къ старинъ истлилъ любопытные и священные ся ос-

танкил Впрочемъ, послъд первыхъ разрушительныхъ наводненій, повредившихъ политическое значеніе и дорядокъ государства; Русскіе; не тъснимые въ исповъданіи Въры, могли продолжать мирныя занятія промысломъ и ремеслами. Но сътъмъ вмъстъ искуство, или ремесло ужетне имъли средоточія. Столица великокняжества нереходила изъ города въ городъ. Кіевъ склонился къ упадку; другіе города не пріобрали еще одина предъ другимъ первенства, необходимаго и свойственнаго столицъ царства; купцы и ремесленники: стремились: туда, гдъ временно, часто именемъ только; возвышался престоль великокняжескій; такимь образомь многіє города пріобръди отъ сего: волненія верховной власти; существенныя; выгоды; прививая пусвоивая торговию, промыслы и премесло, порода углишаясь политическаго значенія, сохранялили воспитывали начала гражданскаго развитія: Владиміръ, «Ярославъ, Ростовъ, Кострома, Новгородъ, Псковъ, Нижий, Тверь и наконецъ Москва, не смотря на политическія смуты, пріобрам въ царствъ и важную степень и знаменитость. Купцы и ремесленники заживались и уже не охотно оставляли теплыя мѣста; гдѣ ихъ дѣятельность всегда находила: постоянную пищу. Первыхъ иконописцевъ съ именемъ, нъкоторыхъ съ почетною извъстностію, встръчаешь уже въ

исходѣ XIV столѣтія. Андрей Рублевъ, Прохоръ и Грекъ Оеофанъ, въ 1405 году, расписывали во Владимірѣ на Клязьмѣ церковь Св. Благовѣщенія, на дворѣ велико-княжескомъ, а въ 1408 году, въ томъ же городѣ, Рублевъ, вмѣстѣ съ Даніпломъ, городецкимъ жителемъ, соборную церковь Богоматери. Современники дивились произведеніямъ и съ великою похвалою отличали ихъ, отъ работъ другихъ иконописцевъ; значитъ: письмо Рублева имѣло художественныя преимущества и обличало талантъ; говорятъ даже, что у графа А. И. Мусина — Пушкина недавно еще былъ образъ работы Рублева, оправдывавшій старую славу художника.

Съ Іоанномъ, и вообще съ возрастаніемъ власти и образованіемъ нераздільнаго царства, художественная дівятельность усугубилась. На Москві, да и по всімъ городамъ строеніе многочисленныхъ храмовъ доставило огромныя работы иконописцамъ, тімъ боліве, что въ тів времена, не только иконостасы церквей и церквицъ составляемы были изъ иконъ, но всів стіны расписывали огромными картинами въ поученіе безграмотному народу; даже наружныя части, особенно надъ папертью покрывались иконописью. Естественнымъ слідствіемъ такой потребности времени было значительное размноженіе иконописцевъ; до того что они образовали осо-

бый классъ народа, съ подраздъленіями. Искуство ихъ имѣло правила и терминологію. Уклоняясь отъ излишнихъ подробностей, изложимъ главнъйшее:

Иконописцы назывались также изографами и зоографами по различію живописныхъ занятій, одни изъ нихъ были знаменщиками, то есть рисовальщиками, другіе лицевщиками и писали лица, а одежду доличные; левкащики и златописцы наводили левкасъ и золото; а терщики растирали краски. Иконописцы были придворные и вольные. Первые состояли при Оружейной Серебрянной Палать и принадлежали къ особому ея отдъленію иконнаго воображенія; по разрядамъ, какъ и другіе придворные служители, они разделялиеь на три статьи, или на мастеровъ, подмастерьевъ, и работниковъ. Одни служили изъ харчей и одежды и назывались кормовыми, другіе, жалованные, получали оклады и занимали между всъми первое мъсто. Вообще иконописцы имъли прецмущество предъ встми художниками, какъ явствуетъ изъ жалованной имъ грамоты царя Алексъя Михайловича 1669-года, гдѣ онъ ихъ называетъ «тщаливій и честные иконъ святыхъ писатели, яко истинные церковницы, благольнія художницы». До ста имень сохранились въ историческихъ матеріалахъ, почти всв принадлежатъ одному періоду; нъкоторыя изъднихъ: Андрей Пльинъ,

Сергъй Васильевъ и Никита Ивановъ Пикторовъ (Pictor) встръчаются на Каппоніановыхъ Картинахъ; последняя фамилія заставляєть думать, что: Ивановь быль въ Италіц, вмѣстѣ съ товарищами, или былъ Итальянецъ, принявшій законъ Восточной Церкви, а сътымь вмъсть русское имя; трудно предполагать, чтобы Каппоніановы картины писаны были въ Москвѣ; впрочемъ Исторія ничего не объясняетъ, и наши догадки, основанныя только на одномъ датинскомъ прозвищѣ, ни къ чему не поведутъ; обратимся къ живописи сего времени; она также раздълнась, по сюжету, на крупную и мелкую, а по механизму на иконную, стыпную и травную, т. е. живопись цвътовъ, которая въ то время почти вездъ составляла особый родь, имёла своихъ особыхъ ремесленниковъ, которые никогда и нигдъ не назывались художниками. Обращаясь къ характеру живописи до Петровскаго періода, скажемъ вообще, что главными отличительными ея чертами были: ръзкій, неправильный и грубый рисунокъ, сухой колорить безъ рельефа, отсутствіе перспективы. Всякой изобрътательности и художественному созданию положено было пепреодолимое препятствіе обычаемъ постояннымъ и пеизмъннымъ, по которому никто отъ себя не смълъ писать ничего, руководствуясь подлиниками т. е. такими образами, которые

были повсемъстно приняты за лучшія изображенія Святыхъ и прорисями т. е: эскизами и картонами, привозимыми съ востока новыми мастерами, которыхъ по временамъ выписывали съ горы аоонской и другихъ местъ. Стъсненные въ изобрътения, Русскіе иконописцы, по естественному влеченію къ совершенствованію, обращали все вниманіе на отділку, при чемь у нихъ быдо много собственных в терминовь, которых в объяснить не беремся, а существующимъ объясненіямъ не въримъ. Отживка, костоватость, затинка, гвенты и тому подобныя слова, по своей неопредъленности, останутся для насъ едвали не на всегда художественною тайною XVII-го стольтія. Въ половинъ сего же въка фряжская: или западная живопись занесена была и въ Россію многочисленными иноземцами, выписанными для разнаго дёла и разных в ремесль: и по пестественнымъ причинамъ оказала вскоръ сильное вліяніе на московскихъ иконописцевъ, въ особенности на школу, такъ называемую строгановскую; но натріархъ Никонъ, строгими мърами, прекратилъ успъхи нововведенія; образа, писанные подъ вліянісмъ фряжскаго стиля, были отняты у владельцевь, зарыты въ землю, а писавшіе ихъ преданы анавемь. Не смотря на то, въ домовыхъ церквахъ боярина Матвъева, князя В. В. Голицына и другихъ бояръ италіянская и нѣмецкая живопись сохранилась, и въроятно только потому, что была тщательно и осторожно соглашена съ подлинниками, въ атрибутахъ и дранировкъ. Изъ живописцевъ западныхъ, коихъ имена сохранились, въ этомъ 
періодъ были въ Россіи: Данило Вухтеръ изъ Австріи, 
Иванъ Детерсъ изъ Швеціи, Станиславъ Лопуцкій изъ 
Иольши, да Петръ Диглесъ, перспективный живописецъ 
царевны Софіи.

Такимъ образомъ русская живопись, въ семъ неріодъ, подчиненная византійскому стилю и строгому слѣдованію подлинникамъ, не могла получить развитія, болѣе походила на ремесло, и по механизму и по устройству сословія, и для общаго успѣха художествъ не оказала никакого содѣйствія.

Съ Петромъ Великимъ и живопись получила нѣкоторую жизнь, покрайней мѣрѣ Великій Устроитель Россіи, послалъ немалое число молодыхъ людей въ чужіе краи для пріобрѣтенія свѣденій въ живописи и архитектурѣ; Матвѣевъ и Никитинъ возвратились хорошими художниками къ особенному удовольствію Государя; но къ сожалѣнію тогдашнее состояніе художствъ на Западѣ не могло оказать существенной пользы русской живописи. Блистательныя времена италіянской и французской школы отошли безвозвратно; фламандская кон-

чалась; Германія, посл'в Альберта Дюрера и Гольбейна, не имъла великихъ художниковъ, не гдъ было учиться, и: у: насъ: прекрасные зачатки, положенные Петромъ Великимъ, должны были погибнуть отъ недостатка средствъ ученія, отъ неисполненія воли безсмертнаго Петра, указавшаго при Академіи Наукъ преподавать и знатнъйшія художества; старая русская иконописная школа рушилась; новая потеряла основанія и впоследствіи, когда при Императрицахъ Аннъ и Елисаветъ оказалась нужда въ живописцахъ, по неволѣ надо было обратить, ся къ иноземцамъ; выписывание чужихъ художниковъ не всегда было удачно. Но покрайнъй мъръ прищельцы приносили съ собою зачатки хорошаго вкуса, огромныя работы заставляли думать о исполнителяхъ: смътливые русскіе добровольно. бросались на новое поприще, объщавшее несомнънныя выгоды; многіе изъ московскихъ иконописцевъ были выписаны въ Петербургъ или приходили сами, скоро перенимали знанія и способъ работы у своихъ гостей, такъ что, не смотря на всю бъдность талантовъ: и средствъ, между многочисленными русскими художниками были, и такіе, которые заслужили внимание правительства и чужеземцевъ и самостоятельно занимались искусствомъ. Вишняковъ и Бъльскій преимущественно пользовались уваженіемъ и писали почти всё образа для большой и малой церквей Зимняго Дворца, кромё плафоновъ. Для такихъ большихъ работъ довёріе къ русскимъ художникамъ такъ далеко еще не простиралось; при томъ и зодчіе, всегда иностранцы, при распредёленіи заказовъ, радёли больше о выгодахъ своихъ соотечественниковъ. Наконецъ ноложено начало Академіи Художествъ, и въ короткое, можно сказать, ничтожное время русская живописная школа создалась, образовалась, созрёла и принесла огромные, неожиданные плоды. Восемьдесятъ четыре года существуетъ наша Академія и можно ли вёрить, что художества въ Россін им'єють такія знаменитости, который, безъ хвастовства и лести, могутъ быть поставлены наровнё съ первокласными главами старыхъ школь? — Можно и должно. Доказательства на лице:

Не безъ умысла я позволиль себъ изложить вкратць состояние нашей живописи въ старое время. При внимательномъ разсмотрънии достоинствъ нашей русской школы, каждый легко убъдится, что она явилась, можно сказать, неожиданио, не имъетъ прошедшаго; не имъетъ того дътскаго возраста, когда заготовляются всъ силы и способности, какія должны развиться и дъйствовать въ зръломъ возрастъ; всъ школы усовершались постепенно, всъ начинались и продолжались въ ка-

комъ то естественномъ порядкѣ, достигали знаменитости и склонялись къ упадку, отъ котораго не могли спасти и донынъ не спасаютъ пникакія усилія. Взглянемъ на русскую. Гдв ея начало? Несколько человекъ иностранцевъ приглашены по контрактамъ дать избраннымъ воспитанникамъ первоначальныя понятія о живописи, архитектуръ, ваяніи и другихъ, художествахъ. Въ томъ же году Лосенко и Баженовъ уже отдъляются отъ толпы замвчательными талантами; черезъ три года они уже за границей обращають на себя особенное вниманіе; пе прошло и десяти леть оть основанія академін, възодномъ лиць Лосенки уже начинается школа, положительно разнствующая со всеми тогда существовавшими. Чёмъ же она отличается? Правильностію рисунка и правдою колорита. Гдъ же могъ Лосенко заимствовать достоинства, которыхъ именно не доставало его современникамъ? повъръте слова мои. Хотятрудно отыскать произведенія Лоррена и Лагрене, учителей Лосенки, но зантонвы найдете громаду произведеній Баттони, Буше, І: Вернета, Грёза, Рейнольдса и безчисленных в фламандскихъ и итальянскихъ его современниковъ. Никто изъ нихъ: положительно, іне быль образцемътдля Лосенки; напротивъ сонъ пскалъ своего пдеала во всей Исторіи художества, онъ сравниваль, вникаль, соображаль всъ

памятники искусства; добивался художественной апатомін, правды, пропорцін; ученики поняли учителя; особенно Угрюмовъ, одаренный высокимъ талантомъ, съ великимъ усердіемъ продолжалъ подвигъ Лосенки: Слъдующее поколъніе ни мало не уклонилось отъ даннаго русской школъ направленія, составляющаго ея самостоятельность и передало завътъ учительскій, своимъ преемпикамъ, современникамъ нашимъ. Такимъ: образомъ русская школа, въ теченін осьмидесяти льть, въ четырехъ поколеніяхъ представляеть решительно одну идею, которой не измѣняетъ, какъ бы ни разнообразны были по видимому ея произведенія въ разные періоды. Правильность рисунка и правда колорита составляютъ и донын в отличительныя ея черты и достоинства. Разница въ степенахъ усовершенствованія. Лосенко, Угрюмовъ, Шебуевъ и Егоровъ, Караъ Брюлловъ — ел представители. Школа русская есть продолжение школы общей италіянской; если Исторія будеть следовать за нскусствомъ не этнографически, а по развитію главной идеи художества, которая переходила отъ одного народакъ другому, то со смертію Пуссена, она непремънно потеряеть нить своего изследованія, если не обратить вниманія на Россію и никогда не объяснить появленія К. Брюллова. Тогда только каждый мыслящій убъдится въ любимой своей идеъ, что и-въ художествахъ не было скачковъ; что истинное художество, какъ огонь Весты, неугасимъ, хотя тотъ огонь изъ Рима перешель въ Галлію, оттуда перенесенъ въ Литву и Біармію, и гдъ нибудь, мысль Пуссеня, строгая и важная, живетъ жизнію въчной, украшенная всевозможнымъ благольпіемъ наружнымъ. Но эта одежда принадлежитъ въку.

#### н. кукольникъ.

Кто сей юный? — Въ ризъ свъта
Онъ небесно возблисталъ,
И сіяющій предсталъ
Кроткой дъвъ Назарета:
Дышетъ радостью чело;
Въютъ благовъстью ръчи;
Кудри сыплются на плечи;
За плечомъ дрожитъ крыло.

Кто сія? — Покровъ лилейный Осфияетъ ясный ликъ, Долу взоръ благоговъйный Подъ ръсницами поникъ? Скрещены на персяхъ руки; Въ персяхъ сдержанъ тихій вздохъ; Робкій слухъ пріемлетъ звуки: «Дъва, сынъ твой будетъ Богъ!»

Этотъ юноша крылатый — Искупленія глащатай, Ангель, въстникъ торжества, Въстникъ тайны воплощенья, А предъ нимъ — полна смущенья — Дъва — матерь Божества!

B. BEHEAUKTORT.

### БЛАГОВЪЩЕНСКІЙ СОБОРЪ.

(Соч. Автора Путешествія по Св. м'встамъ.)

Ночь; заключены соборы Кремля; изъ одной только открытой паперти, какъ изъ глубокаго жерла, льется отрадное мерцаніе невидимой лампады, которая невольно манить запоздавшаго, изъ внёшняго мрака, въ гостепріимную сёнь святилища. — Онъ всходить по звонкимь ступенямь; шаги его говорять, подъ отзывными длинными сводами, и рядомь съ нимь идеть его тёнь, миновенно теряясь въ узкихъ окнахъ и застилая собою древніе лики, вдоль по стёнь. Что дальше, то яснёеть углообразная паперть, доколь, на крутомъ ея поворо-

ть, внезаиный блескъ огромнаго паникадила, яркой струем не ударить, изъ подъ самыхъ сводовъ, по лоснящимся камнямъ, какъ искрометная волна водопада, мгновенно ринувшаяся съ утеса. Отъ лика Спасова, одъяннаго свътомъ, какъ ризою, повсюду льются широкіс лучи, и вотъ загараются окрестъ горнія изображенія св. Троицы, въ видъ трехъ Ангеловъ путниковъ, посътившихъ древняго Патріарха, и вся книга земнаго родства сына Давидова, сына Авраамова, съ ликами семидесяти Апостоловъ, проповъдавшихъ слово Его по вселенной. — Такое обиліе свъта истекаетъ отъ чудотворной иконы Того, кто Самъ былъ свътъ міру.

Но въ какое святилище служить преддверіемъ сія таинственная паперть, полусвѣтлая, полумрачная, гдѣ такъ ясно все горнее, а теменъ входъ? — Это храмъ Благовѣщенія, третій именитый соборъ Кремлевскій, прислоненный къ палатамъ царскимъ, какъ домашняя сокровищища молитвы блюстителей земли Русской. Изъ грановитой палаты, по лѣтописнымъ спупенямъ краснаго крыльца, истертаго стопами великихъ мужей, мимо мѣдныхъ львовъ Іоанна, грызущихъ щиты свои, открывалось, при плескахъ народныхъ, шествіе Царей нашихъ, когда спускались они въ соборъ Благовѣщенскій, для брачныхъ торжествъ, которыя сулили свѣтлою на-

Радостень быль для нее и разсвёть каждаго царственнаго младенца, просвёщаемаго водою крещенія, въ стёнахь того же святилища, иногда уже на вечерь дней державнаго отца, который передавь его, залогомъ грядущаго счастія, своему народу, самь отходиль къ сиящимъ предкамъ, въ сосёдній соборь Архангельскій. Остановимся и мы, на ступеняхъ Краспаго крыльца, и оттоль, въ утреннемъ свёть, окинемъ, благоговъйнымъ взоромъ, златоглавый храмъ, который весь исполненъ глубокою молитвенною мыслію.

Четыре легкихъ купола, окружающе главный, не служатъ только украшеніемъ, обычнымъ для соборовъ, въ знаменіе четырехъ Евангелій, на коихъ утверждена Церковь, нѣтъ, въ каждомъ изъ сихъ куполовъ, есть малый горній храмъ, такъ, что въ одинъ молитвенный часъ, изъ одного святилища, пять божественныхъ литургій могутъ возносить безкровную жертву. Кромѣ одного только придѣла, во имя Св. Александра Певскаго, посвященнаго нѣкогда памяти Великаго Василія, который былъ Ангеломъ обновителю собора, — прочіе три относятся къ основной мысли храма, и дополняють великое торжество благовъщенія, меньшими празднествами: въ честь Архангела Гавріила, вѣстника небесна-

то мира, и въ честь Богоматери которая послужила храмомъ для Воплощеннаго; наконецъ послъдній придъль, входа Спасителева въ Герусалимъ, напоминаетъ намъ, что чрезъ Его торжественное вшествіе въ земный Сіонъ, открылись для насъ врата небеспаго.

На съверной стънъ собора, противъ Краснаго крыльца, изображено Благовъщение, не въдтомъ однако видъ, въ какомъ мы привыкли видъть сію пкону. Не въ убогой храминъ является благовъстникъ-Ангелъ молящейся Діввь, по съдящей съ водоносомъ, у кладезя Галилейскаго; ибо м'встное преданіе гласить, что когда смирениая Марія, подобно прочимъ дѣвамъ Израиля, выходила каждый день; къ истоку водному, однажды явился ей Ангелъ на истокъ, съ благодатною въстію; самый колодезь донынѣ показывають, внутри убогой церкви, принадлежащей Православнымъ въ Назаретъ. --Въроятно, одинъ изъ Патріарховъ Іерусалимскихъ, посътивъ отечество наше, принесъ съ собою и сіе преданіе, которое изобразили на томъ храмѣ, куда обыкновенно слагались священныя приношенія Восточныхъ Іерарховъ: святыя мощи и кресты, донынъ составляюще лучшее сокровище Благовъщенскаго собора. Тамъ, въ числъ неоцъненныхъ даровъ Востока, хранятся еще кресть Царя Константина, и другой, присланный Императоромъ Комниномъ Мономаху, и два рукописныхъ Евангелія, исхода XI вѣка, и сосуды XIV, принадлежавшіє Новгородскому владыкѣ Моисею, съ прочею драгоцѣнною утварью.

Надъ входомъ въ паперть, есть другое изображение Пречистой Дѣвы, составленное изъ олицетворенныхъ пѣсней ся акаеиста. Она представлена, какъ одушевленный храмъ Господа, все содержащаго въ десницѣ своей, который, какъ непорочный агнецъ, пасется на лонѣ Маріи, пріемля пѣснь Ангелевъ, поклоненіе пастырей и дары Волхвовъ, вопіющихъ: «радуйся Агнца и Пастыря Матерь, селеніе Бога и Слова, заря таинственнаго дня!»

Вся лѣвая стѣна наперти исписана, страшнымъ треволненіемъ пророка Іоны, поглощаемаго тридневно въ персяхъ китовыхъ, ибо онъ также былъ тапиственнымъ образомъ воплощенія и погребенія Христова. При воззрѣніи на сію бурю морскую, въ преддверіи мирнаго храма, невольно исторгается изъ устъ тихая пѣснь канона Богоматери: «житейское море воздвизаемое зря, напастей бурею, къ тихому пристанищу твоему притекъ вопію ти: возведи отъ тли животъ мой, многомилостиве!»

Три благовърные Князя, встръчають молитвенни-

ковъ, почти на первыхъ ступеняхъ: святой Князь Даніплъ, основатель княженія Московскаго и всей грядущей его славы, котораго нетлѣнныя мощи положены въ твердую основу первопрестольному граду, и правнукъ Даніпла, Донской, сокрушитель Мамая, выступившій противъ невѣрныхъ, съ иконою Богоматери, которая хранится въ соборѣ, и обновитель храма, сыпъ великаго Іоанна, Василій; всѣ три изображены на стѣнахъ преддверія.

Рядъ мудрецовъ языческихъ и ветхозавътныхъ прозорливцевъ, начертанъ также, на столпахъ и въ простънкахъ сей глубокомысленной наперти, съ хартіями
своихъ изреченій въ рукахъ, дабы видъла Христіанская Церковь, что не только ветхій завътъ раскрывалъ
тайну, о воплощеніи Мессіи, но что, и посреди народовъ
языческихъ, просіявалъ иногда отблескъ сєго невечерияго свъта, въ мужахъ, которые, не въдая закона, творили законное по природъ. Разумъ человъческій, не
ослъпляемый мудрованіемъ плотскимъ, восходилъ иногда и до созерцанія божественныхъ истинъ, предваряя
откровеніе, потому что, говоритъ Апостолъ Павелъ:
«Самъ Богъ явилъ намъ все, что о немъ знать можно,
и невидимое Его, присносущная сила и божество, отъ
самаго сотворенія міра, видимы чрезъ разсматриваніе

тварей, такъ, чтобы не познавшимъ и не чтущимъ Бога быть безотвътными» (Рим. 1.20.) Сіе глубокое слово Апостола котъли выразить, въ лицахъ, благочестивые строители храма, помъстивъ въ его преддверіе двънадцать философовъ и съ ними шесть пророковъ Израиля, возводящихъ постепенно, своими видъніями, до книги родства Іисуса Христа, начертанной на сводахъ. Кто же сіи избранники ветхаго міра и завъта, поставленные однако не въ лътописномъ порядкъ, у которыхъ время стерло въ рукахъ нъкоторыя изреченія ихъ хартій?

Первый — Аристотель, основа схоластики среднихъвъковъ, указывающій, въ свиткъ своемъ, на нервоначальное сознаніе троичности Божества: «первъе Богъ,
потомъ же Слово, и Духъ съ ними единъ.» Подлѣ него
вдохновенная Сивила, благословляющая Господа Бога
Израилева «яко посѣтилъ и сотворилъ.» Великій труженикъ Анахарсисъ, много скитавшійся по вселенной, постигъ «что уныніе есть пагуба человѣкамъ и всяческимъ,
яже суть въ нихъ.» — Менандръ, одинъ изъ поэтовъ
Греціи, проклинаетъ всякаго не любящаго Бога: «иже
бо не любитъ Создателя своего, да будетъ проклятъ.» Жизнеописатель великихъ мужей, Плутархъ, внушаетъ нравственнность языческому міру: «Бога бойся первъе, родителямъ повинуйся, іерен хвали, старцы честнъ почи-

тай.» -- Вотъ и Анаксагоръ, одинъ изъ глубокихъ мыслителей образованной Греціи, предостерегаеть: «что бъду пріемдетъ всякъ высше испытуяй о Бозъ, яже не подобаетъ:» Стоикъ Зинонъ говоритъ, по горькому опыту: «что юность ниже добра, ниже зла.»: Историкъ . Оукидидъ и великій астрономъ Птоломей, не оканчиваютъ ръчей своихъ, которыя для насъ утрачены. - Но вотъ и таинственный Трисмегисть, источникъ всей мудрости Египетской, возвъщаеть: «что не созданныя естества и божественныя рожденія, не имфють ни начала, ни конца.» Сократь, запечать вшій смертію свою нравственную проповёдь, твердо исповёдуеть, какъ бы предъ Ареонагомъ: «что добраго мужа никакое здо не ностигнетъ, что душа наша безсмертна, по смерти же будетъ добрымъ награда, а злымъ наказаніе;» и невольное сознаніе исторгается изъ усть; славньйшаго изъ учениковъдего; Платона: «должно надъяться, что самъ Богъ низношлеть: небеспаго учителя и наставника людямъ.»

Пророки наводять свётильникь Духа Божія, на сіе благодатное пробужденіе человіческаго разума, и движуть предь собою віжи, къ познанію Богочеловіка. Даніиль, вірно предсказавшій, чрезь семьдесять таинственныхь седминь, самый годь искупительной жертвы, предвидіть также, въ образів златоглаваго истукана, съ

серебряными персями, меднымъ чревомъ и полужелезными, полускуд вльными ногами, четыре земных в царства, надъ обломками коихъ, вознесется одно небесное и обниметь весь мірь, хотя по видимому оно возникнеть отъ непримътнаго начала: «азъ видъхъ гору несъкому, отъ нея же отсъчеся камень, безъ рукъ, и истни глину, желъзо, мъдь, сребро и злато.» Еще прежде него взываеть Исаіл, болье Евангелисть, нежели Пророкъ, какъ бы очевидный свидътель воплощенія, за восемь въковъ до Христа: «се Дъва пріиметь во чревъ и родить Сына и нарекуть ему имя Емманундъ. И Пророкъ Топль видитъ благодатное явленіе Духа: «излію Духа Моего на всякую-плоть, и будутъ пророчествовать сыны ваши и дщери ваши, и въ тъ дни всякъ, иже призоветь имя Господне, спасется.» Іона, образъ погребеннаго, вопістъ, посреди своихъ треволненій: «живъ Господь, жива душа твоя, аще отстанеть отъ беззаконій.» И отець царственнаго Давида, Гессей, изъ свитка Пророка Исаіп, свидътельствуетъ о себъ и о грядущемъ Мессіи: «жезлъ изъ корени Іессеева, и цвътъ отъ кория его взыдетъ, и почість на немь Духъ Божій;» а Соломонь, создавшій храмъ истинному Богу, постигь кого знаменуетъ храмъ сей: «Премудрость созда себъ домъ и сотвори столновъ седмь.»

Символическія изображенія продолжаются и при входів въ самое святилище, съ нівкоторою примівсью мудрованій позднівшихъ. Наліво, отъ западной двери, начертана на стінахъ олицетворенная земля, въ образів жены, держащей на лонів своемъ кошницу, изъ которой изходять Адамъ и Евва; вокругь нихъ все существующее на землів, въ воздухів и подъ водами, а подлів адское мученіе врага, искусившаго человіческій родъ. По правую сторону дверей изображеніе небеснаго царства, привратникомъ коего одинъ изъ Апостоловъ съ знаменательными ключами, а предъ вратами сидять три древніе Патріарха, Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, держащіе на лонів своемъ души, въ образів младенцевъ.

Въ аркахъ, надъ сими картинами земли, ада и рая, таинственныя видънія Апокалипсиса: съ одной стороны Вавилонъ, великая мать мерзостей земныхъ, въ образъ жены на звъръ багряномъ, облеченная порфирой, съ златою чашею въ рукахъ, полною всякихъ сквернъ, сама упоенная кровію Святыхъ, свидътелей Христовыхъ; подлъ, седмь Ангеловъ, съ трубами, стоящів посреди безмолвія неба; еще одинъ Ангелъ вознесъ въ златой кадильницъ, молитвы Святыхъ, съ дымомъ виміама, и потомъ повергъ на землю кадильницу, и сдъламсь гласы и громы, молній и землятрясенія.

А на противуположной сторонъ: свътлое облако, на которомъ сидитъ подобный сыну человъческому, въ золотомъ вънцъ, съ острымъ серпомъ въ рукахъ, нбо уже созреда на земле жатва; онъ бросиль серпъ и пожата была земля, и вотъ сквозь отверстое небо скачетъ конь бълый; съдящій на немъ върень и истинень; очи его какъ пламя и много діадимъ на главъ; онъ облеченъ въ ризу багряную отъ крови, и на челъ его написано имя, которое никто не зналъ, кромъ него самаго, доколъ не открыль: міру: ния сіе: — Слово: Божіе, а за нимъ потекли воинства небесныя, облеченныя въ виссонъ бълый и чистый. — Такъ пророчества ветхозавътнаго міра, при переходъ изъ наперти въ храмъ, смъняются откровеніями посл'єднихъ дней новозав'єтнаго міра, о в'єчной славъ Церкви торжествующей, послъ всъхъ ея земныхъ искущеній.

Тъсенъ внутри, но благольпенъ малый храмъ, исписанный золотомъ по стънамъ, устланный яшмою вмъсто мрамора. Отрадно въ немъ для сердца, особенно, когда съ открытіемъ царскихъ вратъ, расширяется святилище, эрълищемъ олтаря, исполненнаго ликами Апостоловъ и Святителей; опи представляютъ собою полноту Вселенской Церкви, похваляющей Пречистую Дъву, предъ горнимъ престоломъ Господа Силъ. На четырехъ столиахъ возносится легкій куполь; два изъ нихъ, посрединѣ церкви, украшены также знаменательными иконами, какъ и самая паперть, своды и стѣны. Образъ страстной Божіей Матери, на правомъ столиѣ, обнесенъ ликами Архангеловъ и праведныхъ женъ, мученицъ и пророчицъ, равноапостольныхъ Княгинь и Царицъ, изъ коихъ нѣкоторыя были Ангелами нашихъ. Къ сему же столиу прислонено, со стороны иконостаса, царское мѣсто, съ иконою Живоначальной Троицы; подъ богатымъ навѣсомъ, по сторонамъ коей столтъ княжескіе мученики Борисъ и Глѣбъ.—Это даръ Годунова, особенио пышнаго въ своихъ даяніяхъ Церкви, который, какъ будто, искалъ воздать небу, за похищенное имъ на землѣ.

На лѣвомъ столиѣ расположены, по красному бархату, драгоцѣнные кресты, образа и панагіи, которые посили Цари наши, во дни торжественныхъ выходовъ, и подъ ними начертана въ краткихъ словахъ вся лѣтонись собора: «во славу святыя, животворящія, единосущныя и нераздѣльныя Тронцы; Отца, Сына и Святаго Духа, въ честь и память преблаженныя Дѣвы Маріи, святая соборная, честнаго ея Благовѣщенія церковь, создана бысть у сѣней двора Государева, повелѣніемъ благовѣрнаго Великаго Князя Московскаго и всея Рос-

сіи, Василія Димитріевича, въдъто отъ Р. Х. 1397, и по его же поведънію, въ 1405 году, украшена бысть иконнымъ писаніемъ; но по усердію и волъ благовърнаго В. К. Московскаго и всея Россіи, Лоанна Васильевича, та первозданная церковь, въ 1482 году, разобрана и на мъств ся воздвигнуть сей, въ настоящемъ видъ соборъ, который, со всеми бывшими и ныне существующими при немъ придъльными храмами, освященъ Геронтіемъ Митронолитомъ Московскимъ и всея Россіи, Августа въ 9 день, лъта 1487, пконописью же по стънамъ украшенъ при В. К. Василів Мвановичь, въ 1508 году. Оная иконопись возобновлена, при благочестивомъ Государ В Цар в и. В. К. Петръ Алексъевичь, въ 1697 году; потомъ же повельніемъ Екатерины II, въ 1770 году, и опять Императоромъ Александромъ І, въ 1801 году, внъшнее сего собора благоленіе возобновлено, и выстланъ възнаперти поль камнемь, повельніемь Императора Навла І, вы 1799 и въ 1800.»

Верхъ бдагольпія соборнаго въ роскошномъ иконостась; пять мьстныхъ иконъ, по правую сторону царскихъ вратъ, и четыре по львую, замьчательны своими символами, или достоинствомъ историческимъ. Образъ библейскаго шестоднева, на коемъ представлено сотвореніе міра видимаго и человька, въ состояніи невинности, стоитъ подлѣ лика Искупителя, который окруженъ изображеніями Евангельскими, Его жизни и страданій, для возвращенія падшаго человѣчества къ первобытной невинности. Прилично и выраженіе благодарнаго сердца, Пречистой Матери Господней, въ олицетворенныхъ пѣсняхъ акаеиста, на поляхъ ея иконы. Есть и другое изображеніе молитвы, или деисусъ, (отъ греческаго слова деисисъ — молитва), на которомъ представлены Пречистая Дѣва и Предтеча, молящіеся Господу Іисусу, а вокругъ нихъ лики всѣхъ святыхъ молитвепниковъ. Оно стоитъ подлѣ Тихвинской иконы, восходящей до временъ Іоанна III.

Но два главные образа, Спаса и Божіей Матери, сосредоточивають въ себъ всю древность и всю святыню храма и, какъ два благодатныя ока, привътливо смотрять на входящихъ въ святилище. Одна икона изображаетъ Великаго Архіерея, Господа Іисуса Христа, съдящаго на престолъ славы, и поднись свидътельствуетъ, о давнихъ годахъ ея и о тъхъ священныхълицахъ, которымъ принадлежала: «въ лъто міробытія 6845, отъ Р. Х. 1337, сія чудотворная икона Спасителя написана при державъ В. К. Іоанна Даниловича Калиты, многогръщнымъ Михаиломъ, поднесена бысть святому владыиъ Моисею, отъ святаго Петра Митрополита Московскаго, въ лъто 1325, изъ Архимандритовъ Юрьева Монастыря, въ Велико-Новградъ рукоподагаемому.»

Другая икона, Донской Божіей Матери, храмовая собора, съ изображениемъ ея успения на задней сторонъ, и съ осмнадцатію ликами праматерей ветхозавітныхъ, начиная отъ Евы, надъ которыми такъ высоко вознеслась пречистая Дъва, Матерь воплощеннаго Сына Божія. Рука враговъ, похитившая драгоцънную ея ризу въ 1812 году, не коснулась златокованнаго обруча, который показался имъ мъднымъ. Славное имя Донской присвоено ей, въ намять Куликовской битвы, на которую последовала за мужественнымъ Димитріемъ; ибо Князья наши всегда почитали заступницею своею Божію Матерь, и ей празднують всв первопрестольные соборы столицъ, подъ именемъ ли Святой Софіи, или Премудрости Божіей, для которой послужила она домомъ, или тъхъ мъстныхъ явленій, какими прославила видимый покровъ свой; даже поясомъ Богоматери слыветь, въ преданіяхъ народныхъ, ръка Ока, такъ часто заслонявшая Москву, стальной своей струею, отъ набъговъ варварскихъ. Сію Донскую икону подняль, по примъру воинственнаго предка, последній изъ рода его, Царь Өеодоръ, когда съ высоты своего Кремлевскаго терема, увидёль стань Ордынскій, на сосёднихъ горахъ Воробьевскихъ. Онъ отпустилъ, съ молебнымъ пъніемъ, древнюю заступницу, на крайній валь столицы; а самъ отходя къ покою, на вечеръ того дня, съ ангельскою улыбкою сказалъ боярамъ, изумленнымъ его спокойствіемъ: «грѣшно бояться, завтра не будетъ врага.» Утромъ, пробудившись отъ мирнаго сна, взошель онъ опять на свой теремъ, посмотрѣть станъ Ордынскій, но его уже не было; — слышались только клики ратныхъ, славящихъ побѣду, и Владычица, съ торжествомъ, возвратилась въ древнее свое жилище; а воинскій шатеръ, на мѣстѣ подвига, процвѣлъ, во имя ел, мирною обителію Донскою. ECTS SAFIE.







MOUSTHER CHAONISIS

## ГРОТТА-ФЕРРАТА.

Въ окрестностяхъ Рима, у подножія Монте-Альбано, на днё долины, опоясанной съ одной стороны армидиными садами Фраскати, съ другой суровымъ ландшафтомъ Кастель-Гандольеро, покоится скромная пноческая обитель, извёстная подъ именемъ Гротта-Феррата. Замёчательно, что въ ней, почти подъ стёнами высокомёрной столицы латинскаго запада, господствуетъ чинъ С. Василія Великаго, родившійся на православномъ Востокъ; самое богослуженіе совершается, хотя уже и по латинскому обряду, но на языкъ греческомъ. Это послёдніе остатки греко-восточнаго происхожденія обители, возникшей здёсь въ тъ счастливыя времена, когда

вся церковь Христова была одно стадо подъ однимъ небеснымъ Пастыреначальникомъ; когда Западъ, чуждый еще обаяній земной гордыни, расторгшей союзъ древияго вселенскаго братства, дов'врчиво и любовно принималъ съ Востока, отчизны Евангелія, и св'єтъ евангельскаго богомудрія, и образцы Евангельскаго богоподобія!

Но не этой особенности Гротта-Феррата одолжена тъмъ, что ел мирная тишина до сихъ поръ не перестаетъ возмущаться приливомъ любопытныхъ посътителей, стекающихся въ Римъ со всъхъ концевъ міра. Настоящее время слишкомъ равнодушно къ памятникамъ, не ознаменованнымъ печатью классическаго наящества, или но крайней мфрф античнаго увфчья. Гротта-Феррата лежитъ на дорогъ изъ Фраскати въ Альбано: это дълаетъ ее пеобходимымъ перепутьемъ для всякаго, кто вознамърился повторить на мъстахъ древнъйшую исторію Лаціума, служащую введеніемъ къ великоленной исторін Рима; кто отъ развалинъ стараго Тускулума держитъ путь на кладбише старой Альбы-Лонги, гдв не изгладились еще следы святилища Юпитера Все-Латинскаго, где поднесь шумить таинственная дубрава Эгеріи, гдв указавають вамь гробницу Гораціевь и Куріаціевь. Утомленный крутымъ спускомъ съ высоты, увънчанной обломками пышной виллы Цицероновой, путникъ охотно

останавливается въ пріютной глубинѣ долины, подъ сѣпію оливъ, надъ рѣзвымъ потокомъ, шумъ котораго,
одинъ послѣ звона монастырскаго колокола, нарушаетъ
царствующее вокругъ безмолвіе. Отрадна эта минута успокоенія въ безмятежномъ лонѣ прекрасной природы,
въ слѣдъ за бесѣдою съ краснорѣчивымъ прахомъ вѣковъ, встревоженныхъ пытливымъ воспоминаніемъ! Но
отдохнувшаго гостя ожидаетъ новое наслажденіе. Тамъ,
въ священной оградѣ монастыря, паходится часовня,
которую зиждительная кисть Доминикино покрыла чудными фресками. Доминикино! Одно это имя не заключаетъ ли въ себѣ непреодолимаго очарованія? Его одного достаточно, чтобы сохранить пеизсякаемую запимательность пустынному уединенію Гротты-Ферраты!

Когда мий, именно на такомъ перепутьй, довелось постить Гротту-Феррату, первое, или лучше единственное, чего я искаль въ ней, были также фрески Доминикино. Я нашель обитель не въ обыкновенномъ ея покой. Она была полна народа. На ту пору случился праздникъ. Съ окружныхъ деревень стеклись въ особенности поклонницы, блиставшія всей радужной пестротой живописныхъ костюмовъ Римской-Кампаньи. Въ церкви, весьма не обширной, я долженъ быль пробираться сквозь густые ряды колінопреклоненныхъ, благоговійно ожи-

давшихъ начатія торжественной миссы. Меня не остановило ничто: ни алтарь роскошно убранный свѣжими, благоуханными цвѣтами, ни яркое сіяніе безчисленныхъ канделабровъ и паникадилъ. Я спѣшилъ въ боковой придѣлъ храма, указанный однимъ изъ послушниковъ. Тамъ не было никого. Свѣтъ дня едва прокрадывался таинственной полумглой во внутренность скромнаго святилища. На алтарѣ ни одной гирланды, передъ алтаремъ ни одного свѣтильника. Но въ этой пустотѣ, въ этомъ сумракѣ, я не чувствовалъ себя одинокимъ. Стѣны, мертвыя стѣны дышаливокругъ меняненсповѣдимою жизнью...

Благоговъніе предъ пскусствомъ! Даръ творческій есть одинъ изъ драгоцъннъйшихъ обломковъ сокрушеннаго въ насъ образа Всезиждителя. Геній есть искра Божія. Но искусство вполнъ достойно своего высокато значенія только тогда, когда чары свои расточастъ не на рукотвореніе лживыхъ кумировъ, не на соблазнительное ласкательство чувствъ. Служеніе истинъ и благу: вотъ верховная задача творчества! Религія есть единственный жертвенникъ, предъ которымъ склоняясь, геній возвышается.

Таковы были, явившіяся мив, созданія Доминикино! Каменное полотно, оживленное кистью великаго художника, представляеть ивсколько эпизодовь изъ чудной

христіанской поэмы. Герой поэмы есть святый старедъ, дице котораго господствуетъ на первомъ планъ каждаго фреска. На немъ, на этомъ лицъ, художникъ истощилъ все свое могущество; въ немъ совокупиль онъ всѣ богатства выраженія жизни, достигшей до полноты христіанскаго совершенства: и въру безграничную, и самоотвержение безпредельное, и любовь вечную, неистощимую, и терптніе укртиленное упованіемъ, и силу смягченную кротостью, и смиреніе осіянное небеснымъ величіемъ. Старецъ представленъ вездъ въ рубищъ простаго инока; но предъ нимъ склоняется во прахъ всякое земное преимущество. Тамъ бъдному страннику исходить во срътение Папа, во всемъ великольни первосвященнического сана, окруженный пышнымъ клиромъ. Здъсь Кесарь, въ сопровождении блистательнаго сонма вельможъ, благоговъйно полагаетъ царскій свой вънецъ къ ногамъ ничтожнаго отшельника. Не возможно торжественнъе изобразить апотеозу христіанина, богатаго нищетой, высокаго уничижениемъ, сильнаго въ немощахъ, побъдоноснаго среди страданій!

Взоры мои были пригвождены къ дивнымъ образамъ. Но душа носилась высоко, высоко! Между тѣмъ въ храмѣ началась служба. Раздались величественные звуки органа, къ которымъ время-отъ-времени приливали-восклицанія звонкихъ, мелодическихъ италіянскихъ голосовъ. Сердце было уже полно: оно рвалось въ слъдъ за воображеніемъ. Гармонія довершила волшебство кисти. Все существо мое разлилось въ благодатный потокъ сладкой молитвы.

Священнослуженіе кончилось; а я все еще стояль, опершись на рішетку, передъ вдохновенными фресками. Внезапный шелесть приближающихся шаговъ пробудиль меня. Я оглянулся. Предо мной стояль ветхій монахъ, съ длинною сідою бородой, въ одежді святаго старца, изображеннаго на фрескахъ. Я готовъ быль принять его за видініе, отділившееся отъ очарованныхъ стінь часовни.

- Вы наслаждаетесь нашими драгоцинь вышими сокровищами, сказаль онь мни ласково.
- Да, отець мой, отвъчаль я, стараясь изъложнаго стыда, къ несчастію такъ обыкновеннаго, скрыть истинное состояніе моей души. Я ищу разгадать: что именно представляють эти дивныя созданія генія?
  - Исторію Св. Нила, отвътствоваль монахъ.
- Св. Нила? повториль я. Но кто этоть Св. Ниль? Я не ум'єю себ'є припомнить.
- Божій угодникъ, продолжалъ старикъ, который за восемъ сотъ лѣтъ, здѣсь, въ нашей обители, копчилъ

свою богоподобную жизнь, котораго незабвенную память мы сего-дня празднуемъ. Если вы любопытствуете знать его исторію, изъ которой заимствовано содержаніе этихъ фресковъ съ буквальною точностью, то не угодно ли пожаловать въ нашъ рефекторій. Тамъ, по древне-установленному обычаю, въ настоящій день послѣ миссы, предлагается чтеніе житія праведника, сначала въ старомъ греческомъ оригиналѣ, потомъ въ переводѣ. — Я могу присутствовать при этомъ чтеніи?

— Слъдуйте только за мною.

Монахъ привелъ меня въ свътлую, просторную залу, расписанную сверху дониза священными изображеніями, кисти лучшихъ художниковъ. По срединъ стоялъ длинный столь, вкругъ котораго чинно сидъли братья
обители. Я занялъ указанное мнъ кресло въ сторонъ,
между нъсколькими гостями, все изъ духовныхъ. Проводникъ мой сълъ къ столу на оставленное для него
первое мъсто. Онъ произнесъ благословеніе, въ слъдъ
за которымъ одинъ изъ младшихъ братьевъ началъ чтеиіе изъ старинной пергаментной рукописи. Я слушалъ
съ благоговъйнымъ вниманіемъ: и вотъ что запечатлълось у меня въ памяти.

Въ десятомъ въкъ, южная Италія, издревле засе-

ленная Греками, даже называвшаяся некогда Великою-Греціею, принадлежала еще къ Восточной Греческой Имперіи. Конечно, узы гражданскаго подчиненія отдаленному престолу кесарей Византійскихъ, узы въ продолжение въковъ разрываемые безпрерывными вторженіями варваровъ то съ ствера, то съ юга, были уже очень слабы. Но тёмъ крёпче быль союзъ духовный, поддерживаемый церковною зависимостью отъ патріаршеской канедры Константинополя. Ветхій Римъ тогда быль еще такъ маломощенъ и такъ кротокъ, что не имъль ни силы, ни желанія оспоривать у новаго Рима страну, наследованную по праву единства въ языке, въ нравахъ, во всёхъ условіяхъ внёшней и внутренней образованности. Южная Италія включительно съ Сициліей, до пришествія Нордманновъ, безпрепятственно и говорила, и жила, и училась и молилась по-гречески. --

Городокъ Россано, нынъ почти вовсе позабытый, въ то время былъ гражданскою и церковною митрополією греческой Калабріи. Тамъ родился Нилъ, около 906 года. Дары природы и счастія пролились на него въ колыбели. Онъ принадлежалъ къ почетной и богатой фамиліи въ области. Съ рѣдкою тѣлесною красотой соединялась въ немъ счастливая организація души, отличныя способности, блестящіе таланты. Все это было воздѣлано, довер-

шено тщательнымъ воспитаніемъ, наслёдствомъ классической древности, котораго остатки во мракѣ среднихъ временъ все еще сохранялись у Грековъ.

Юноша, съ такимъ запасомъ обольстительныхъ достоинствъ, при первомъ вступленіи въ свѣтъ, сдѣлался кумиромъ общества, въ особенности женщинъ. Трудно было устоять противъ вихря соблазна, не отвѣчать увлеченіемъ на увлеченіе. Онъ покорился могуществу любви. Онъ испилъ до дна чашу упонтельной отравы, предъ которою затмилась мудрость Соломона, мудрѣйшаго изъ мудрыхъ. Безуміе страсти не дождалось освященія узъ сердца бракомъ, который впрочемъ и не былъ возможенъ, по причинѣ чрезмѣрнаго неравенства обоюднаго положенія любящихся въ свѣтѣ. Юноша былъ уже отцемъ, не бывши супругомъ.

Внезапно тяжкій педугъ сразиль молодаго вътренника. Въ жилахъ, роскошествующихъ жизнію, разлилось губительное пламя горячки. Несчастный счастливецъ, въ самомъ разгулъ земнаго пиршества, услышалъ грозный голосъ смерти. Шумъ страстей умолкъ. Завъса очарованія расторглась. Призраки разсъплись. Передъ заститнутымъ въ расплохъ гръшникомъ отворились тяжкія врата суровой, неумолимой въчности.

Какъ часто мы оскорбляемъ безразсуднымъ ропотомъ

Провидъніе, искущающее насъ очистительнымъ огнемъ страданій! Золото, не побывавшее въ горну, остается на всегда презръннымъ кускомъ грубаго мусора. Таковъ общій законъ развитія жизни, общій процессъ совершенствованія бытія. Возрожденіе, точно какъ и простое рожденіе, совершается въ бользняхъ. И благо намъ, благо намъ, если неизбъжныя муки спасительнаго очищенія падають на наше тъло! Гораздо тягостнье страданія душевныя. Притомъ, чъмъ больше внышній человъкъ тльетъ, тымъ больше внутренній обновляется. Изможденіемъ тыла естественно укрыплется душа.

Такъ случилось и съ Ниломъ. На одръ смерти, передъ зіяющею могилою, онъ созналь вполнѣ жалкое ничтожество міра, коварный обманъ страстей, лживую пустоту земныхъ утѣхъ, и безумпыя заблужденія легковърной юности омылъ горькими слезами раскаянія. Мало того: въ виду строгой вѣчности, онъ почувствоваль, что жить такъ, какъ онъ жилъ до сихъ-поръ, значило не только унижать себя въ собственныхъ глазахъ недостойнымъ злоупотребленіемъ жизни, но и неблагодарно оскорблять благость Творца, изліявшаго на насъ столь щедро все обиліе даровъ своихъ, почтившаго насъ своимъ образомъ и подобіемъ. Какъ христіанинъ, онъ зналь, что если безпредъльно милосердіе, то безпредъль-

но и правосудіе Божіе, умилостивляемое токмо плодами, достойными покаянія. И воть онь собираєть послідніе остатки силь, которые кріность молодости оснорила у смертоноснаго недуга, срываєтся съ болізненнаго ложа, полуживой, не дождавшись совершеннаго исціленія, и біжить въ близлежащій монастырь, чтобы тамь, не тратя ни минуты, закласть всю остающуюся ему будущность въ очистительную жертву прошедшаго.

Сила воли, подкръпленная благодатію свыше, легко разорвада постыдный союзъ съ міромъ. Но не такъ легко лукавый міръ разстался съ ускользающею отъ него добычею. Едва юноша достигь избраннаго имъ священнаго убъжища, какъ пришло изъ города повелъпіе эпарха области, безъ сомнѣнія выхлопотанное онечаленнымъ семействомъ бъглеца: повельніе варварское, воспрещавшее монастырю принимать объты новаго пришельца, подъ страхомъ лишенія всёхъ имуществъ, грозившее отстчениемъ рукт, которая дерзнетъ скртить эти объты неразръшимою печатью постриженія. Пзбранникъ Божій не поколебался темь: онъ только уклонился въ другую отдалени вишую обитель, куда не простиралась власть, его преследовавшая. Но искушенія не отставали. На пути встретился съ нимъ одинъ изъ Сарациновъ, въ то время безпрерывно рыскавшихъ съ

огнемъ п мечемъ по Южной Италіи. Онъ остановилъ путника съ грубыми вопросами: кто онъ, откуда и куда? Нилъ добродушно расказалъ истину. Сарацинъ изумился, смотря на его цвътущую молодость, угадывая его положение въ свътъ по богатству носимой имъ, еще мірской, одежды. «Ты бы по-крайней-мъръ дождался старости» — сказаль онъ юношѣ — «чтобъ исполнить свою безразсудную прихоть?» — Нѣтъ! отвѣтствовалъ мудрый юноша: то не была бы жертва достойная Бога! Старикъ не годенъ на службу и земному царю: какой же онъ слуга для Царя царей? — Отвътъ этотъ поразилъ невърнаго. Онъ не только смягчился, но еще осыпаль похвалами юнаго героя, пожелаль ему оть сердца успъха въ предлежащемъ подвигъ, указалъ ближайшій путь къ монастырю, котораго онъ искаль, и раздълиль съ нимъ дорожный запась свой, жалья, что не можетъ предложить ничего болъе и лучше. Уже Нилъ приближался къ вожделенной цёли своего странствованія: его ожидала здёсь новая пытка. Почти подъ стёнами обители, къ которой онъ стремился, наскакалъ на него буйный всадникъ, одинъ изъ скитающихся рыцарей, въ то время отличавшихся звърскою необузданностью страстей. В фроятно разобиженный скуднымъ монастырскимъ пріемомъ, онъ, надъ головою будущаго

инока, разразился громомъ неистовыхъ ругательствъ и проклятій на всёхъ монаховъ, злобно кощунствовалъ надъ ихъ жизнью, упрекалъ ихъ въ лицемёріи, въ ложномъ призракё воздержанія, подъ которымъ таится ненасытное чревоугодіе. «Въ ихъ котлё» — кричаль онъ— «я установлюсь и съ лошадью!» — Кроткій юноша счелъ безполезнымъ разсуждать съ бёснующимся. Онъ зажалъ уши, и опрометью кинулся бёжать въ монастырь, котораго ворота привётно предъ нимъ отворились.

Въ настоящее время рѣдки примѣры подобнаго крутаго, въ одно мгновеніе задуманнаго и въ тоже мгновеніе исполненнаго безвозвратнаго разрыва съ свѣтомъ. Но кто въ жизни не имѣетъ чаще или рѣже минутъ, когда, если не отъ святой тоски по небу, то по-крайнеймѣрѣ отъ скуки пресыщенія на землѣ, душа просится отдохнуть въ затворѣ внутренней своей кельи, уединиться отъ шума мірскаго въ свою сокровенную глубину? И не тѣже ли самыя сцены тогда повторяются? Не такъ же ли этотъ первый шагъ къ духовному пробужденію запутывается въ подкидываемыхъ міромъ сѣтяхъ? Тамъ грозно раздается повелительный вопль житейскихъ отношеній. Здѣсь пошлая дружба шепчетъ предательскіе совѣты, внушаемые по видимому продусмотрительнымъ благоразуміемъ. Тутъ ложный стыдъ встревоживается

ядовитой усмышкой, или даже элобнымы хохотомы свытскихы пересудовы. Счастливы, кто, подобно Нилу, обезоруживаеты насиліе обстоятельствы усугубленіемы самоотверженія, соблазны разчета прямодушіемы, кощунство смиренною безотвытностью! «Быги, безмольствуй, не возмущайся!» воты первоначальная азбука для начипающихы подвигы спасенія!

Къ исполненію святаго желанія въ новомъ убъжищъ не встрътилось никакихъ препятствій. Настоятель приняль съ распростертыми объятіями гостя, и безъ отлагательства облекъ его во всеоружіе воина Христова. Юноша объявилъ предварительно, что онъ не намъренъ оставаться здёсь больше сорока дней после постриженія, что онъ считаеть себя обязаннымъ воротиться въ обитель, указанную ему перстомъ Божінмъ въ первую минуту благодатнаго вдохновенія. Но этотъ краткій срокъ еще не пришель, какъ отъ новаго инока, въ первый опыть послушанія, потребовали принять начальство надъ однимъ изъ скитовъ, зависъвшихъ отъ облагодътельствовавшей его обители. Върный своей ръшимости, онъ умолиль избавить его отъ этой чести. Мало того: онъ такъ испугался предложенія, столь неожиданпо, возмутившаго его смиреніе потаенною приманкою гордости, что съ тъхъ-поръ даль себъ торжественный

обътъ не принимать никакого почетнаго сана и досто-

По прошествін условленных в сорока дней, Ниль воротился въ прежде-избранный монастырь, и тамъ со всъмъ рвеніемъ вступиль на строгій путь подвижничества. Скоро прошель онь всё степени духовнаго искуса, опредъленные правилами иноческаго устава, и не удовлетворился ими. Душъ его предносился полный идеалъ христіанскаго совершенства. Съ согласія и благословенія отцевъ обители, признавшихъ въ немъ высшее предназначение, онъ удалился изъ монастырскихъ стънъ въ сокровенную пещеру, находившуюся въ окрестныхъ горахъ. Тамъ, въ глубинъ безмятежнаго одиночества, онъ возвель жизнь свою до высоты самоотверженія, какая только совмъстна, съ слабостью нашей человъческой природы. Въ старой легендъ весьма интересно описывается порядокъ, который святый отшельникъ единожды навсегда учредилъ для своего времени. Измождая тъло строгимъ воздержаніемъ, тяжкими лишеніями и трудами, онъ давалъ полное развитіе способностямъ и талантамъ, которыми такъ щедро была надълена его душа, освящая только ихъ достойною целію. День начиналь онъ прилежнымъ упражненіемъ въ переписываніи книгъ: работою, которая въ то время была единственною замъ-

ною ныпъшнихъ благотворныхъ дъйствій типографическаго искусства, и въ которой юноша, получившій тщательное воспитаніе, быль отличнымь мастеромь; это продолжалось съ утра до третьяго часа дня по италіянскому счету: Съ третьяго часа до шестаго, стоя, или на коленахъ передъ Распятіемъ, онъ совершалъ молитвенное пъснословіе Псалтыря, своимъ мелодическимъ голосомъ, составлявшимъ нѣкогда утѣху и очарованіе свѣтскихъ бесъдъ. Отъ шестаго до девятаго часа, уже сидя, погружался онъ въ изучение писания и отцевъ. За темъ, исполнивъ вечернее правило, онъ выходилъ изъ своей тъсной кельи подкръпить истощенныя силы прогулкою, продолжить утфшительную бесёду съ Творцемъ въ великольной книгь творенія. Уже по захожденіи солнца вкущаль онъ скудную насущную пищу, состоявшую изъ куска сухаго хлъба, изъ одной зелени или плодовъ, смотря по времени года; питьемъ его была одна вода, и то въ мъру. Онъ совершалъ свою пустынническую трапезу на голомъ камиъ, изъ разбитаго черепка: земля служила ему и съдалищемъ, и ложемъ для ночнаго успокоенія, послѣ дневныхъ трудовъ. Впрочемъ сну онъ посвящаль не болье одного часу. Воздавь эту необходимую дань закону природы, онъ поспѣшно вставаль съ своей жесткой постели, и въ торжественной тишинъ

ночи совершалъ вторично пеніе псалтыря, потомъ полупочное и утреннее правило. Такъ въ поочередной смънѣ безпрерывныхъ, разнообразныхъ упражненій духа, направленныхъ къ одной цъли, къ всевозможно полному и свободному развитію внутреннаго челов жа, кругообращалась, подобно многоочитому, присновидящему херувимскому колесу, жизнь святаго подвижника. Если жъ дозводяль себъ иногда отступать отъ предуставленнаго порядка, то отнюдь не ради какого-либо послабленія, напротивъ въ порывахъ сделать больше, шагнуть далъе. Не разъ случалось, что въ продолжение Великой Четыредесятницы, онъ не касался устами ничего, кромъ святыхъ Таинъ. Однажды, въ теченіи цізаго года, онъ пилъ воду, свое единственное питье, только разъ въ мъсяцъ. Словомъ, онъ испытывалъ на себъ, до какой степени наша природа можетъ выносить самоумерщвление вишняго человъка, чрезъ которое развивается въ насъ человъкъ внутренній. И это относилось не къ одной пищъ, но ко всъмъ матеріальнымъ потребностямъ земнаго бытія. Самоотверженіе Нила простиралось до того, что онъ рашительно не ималь никакой собственности: ничего ни въ кельъ, ни на себъ, кромъ одежды, состоявшей изъ грубой власяницы, перепоясанной простою веревкою, одежды единственной, не перемъняемой до износу.

И для современниковъ, для людей десятаго въка, когда религіозный энтузіазмъ быль еще во всей силь, такая жизнь конечно была ръдкое, необычайное исключеніе. Чтожъ нынь, и для насъ? Малодушію нашему естественно возмутиться при мысли: ужели такъ только можно спастись, ужели такъ только должно спасаться? Да! картина совсьмъ не заманчивая для чувствъ; даже не выносимая для разума, воспитаннаго въ ихъ школь! Кто же посль того спасется? Спросить едва ли не каждый.

Съ подобнымъ вопросомъ приступали уже и къ самому Нилу. Однажды, когда въ слъдствіе усилившагося разбойничества Сарациновъ, онъ принужденъ былъ, нокинувъ свое возлюбленное уединеніе, переселиться въ ближайшее сосъдство къ Россано, на одну изъ наслъдственныхъ своихъ земель, во время случайнаго посъщенія, собралось къ нему множество людей всякаго званія, мірскихъ и духовныхъ: въ томъ числъ главные сановники городскаго и областнаго правительства; даже самъ митрополитъ Россанскій и всей Калабріи, Өсофилактъ, мужъ славившійся разумомъ и ученостью. Они пришли большей-частію изъ любопытства: видъть и искусить юнаго инока, сдълавшагося уже добычею шумной молвы въ народъ по своимъ безпримърнымъ подвигамъ. Началась бесъда. Разговоръ съ первыхъ ръчей

паль на важный вопрось о «маломъ числъ избранныхъ». Нилъ смиренно повторилъ слова Евангелія, присовокупивъ, что онъ принимаетъ ихъ въ самой строгой ограпиченности буквальнаго смысла, безъ всякихъ послабительныхъ распространеній. «Какъ?» вскричала толпа, «стало быть, мы напрасно носимъ имя христіанъ, напрасно крестились, напрасно причащаемся тела и крови божественнаго Искупителя?» - Митрополить молчаль. Ниль остался одинь противь всехь. Чувствуя щекотливость своего положенія, и съ тёмъ вмёстё неспособный уступить, тамъ гдъ дъло шло о столь важной истинъ, онъ продолжаль, съ кротостію, защищаться свидътельствами святыхъ отцевъ, раскрылъ богатую сокровищницу своей памяти и представиль цёлые отрывки цзъ Златоуста, изъ Василія, изъ Ефрема Сирина, изъ Оеодора Студита. Потомъ, одушевись свитой ревностью, воскликнуль въ чувствъ горестнаго умиленія: «Всь вы христіане! Но въ настоящія злополучныя времена такова ли жизнь христіанъ, чтобы царствіе Божіе, въ которое ничто скверное не входить; могдо быть достояніемъ многихъ?».... И въ слёдъ за тёмъ, давъ волю своему увлеченію, онъ изобразиль картину современныхъ нравовъ общества, картину столь извъстную ему по собственному опыту, съ такой ужасающей върностью, что

слушатели содрогнулись, и со всёхъ сторонъ раздался скорбный вопль: «Горе намъ грѣшникамъ!» ....,

Впрочемъ, вездъ есть свои степени : въ жизни внутренней, также какъ и въ жизни вибшней. На шумномъ позорищь міра, не всякой призвань быть геніемь, не каждому дано, не отъ каждаго и требуется достигать носледняго края земнаго совершенства. Довольно, если относительное совершенство достигается каждымъ по мъръ силъ. Такъ точно и на таинственной лъствицъ духовнаго совершенствованія; возводящей отъ земли на небо! Жизнь, подобная Ниловой, представляеть высшую поднебесную ступень этой безконечной лъствицы. И она еще далеко отстоить оть того полнаго идеала божественнаго всесовершенства, который во всемъ величіи своемъ изобразился только въ Богочеловъкъ. Посмотрите на картину истязанія, вытерпъннаго на земль Сыномъ Божімть! Испивъ всю горечь уничижительнаго позора; осмълнный, обруганный, обезчещенный въ глазахъ міра всею срамотою земнаго безчестія, Онъ, обреченный паконецъ къ мучительной казни поноснаго креста, кротокъ и безгласенъ, какъ агнецъ, среди звърскихъ мучителей! Передъ такою ныткою добровольно подъятыхъ страданій — и Къмъ еще подъятыхъ! — что значить отшельническая пещера, строгое постничество, колючая власяница? Цёлая жизнь нашихъ человьческихъ лишеній что передь одною минутою, когда онъ, Единородный Сынъ Отчій, долженъ быль воскликнуть: «Боже мой, Боже мой! Почто Ты меня оставиль?» Къ недосягаемому идеалу возможно только приближеніе. Пусть каждый идеть, пока достаеть у него силь. Нёть нужды, если одинъ останавливается ниже, другой простирается выше: лишь бы каждый совершиль все, что онъ можетъ совершить! Въ дому Отца небеснаго обители многочисленны. Звёзда отъ звёзды различается блескомъ; но всё онё на небе, всё искры Божьяго свёта, всё очи Божіи!

Обратимся къ нашему подвижнику. Еще во глубинъ своей пещеры, Ниль увидъль, какое могущественное вліяніе на міръ, при всей его сльноть, имьетъ всякое высокое явленіе. Не смотря на безпримърную строгость проводимой имъ жизни, ему не было покоя отъ энтузіастовь, напрашивавшихся къ нему въ ученики, обременявшихъ его неотступными требованіями принять ихъ подъ свое руководство. Святый отшельникъ, какъ ни дорожилъ сладостью уединенія, не могъ пногда не уступать насилію просьбъ. Но къ сожальнію его снисходительность доставляла сму чаще скорбь, нежели утьшеніе. Порывы увлеченія скоро проходили: ихъ смъняла неизбъжная скука, потомъ ропотъ, даже возстаніе на

учителя. Самый первый опыть быль именно таковъ. Послушникъ, вымолившій себѣ пріемъ въ пустынное уединеніе, скоро возмутиль его священную тишину буйною строптивостью. Онъ искаль всячески раздражить кроткаго праведника, чтобы възгитвъ его найти благовидный предлогъ къ конечному съ нимъ разрыву. Нилъ предупредиль соблазнь, и самь отпустиль возмутителя съмиромъ. Но тотъ не хотъль отойти съ безчестіемъ изгнанника: чтобы удержать верхъ за собой, онъ потребоваль у отшельника возвращенія трехъ монеть, которыя вручилъ ему при водворении въ его пещеръ, монетъ въ тоже время отданныхъ нищимъ. Нидъ занялъ деньги у сосъдняго монастыря, и, чтобъ выплатить долгъ, въ двънадцать дней написаль три экземпляра Псалтыря. Это естественно должно было сделать его строже и недоступпъе. Впрочемъ, когда онъ принужденъ былъ переселиться въ сосъдство главнаго города области, трудно было противиться нотоку, который приливаль безпрерывно съ большею и большею силою. Непримътно, вокругъ его кельи, образовался огромный монастырь. Свътильникъ, до-сихъ-поръ таившійся подъ спудомъ, засіяль на великольнномь свыщникь, во благо ищущихь свыта.

Душа стекшейся братіи, Ниль однако, върный своему объту смиренія, никакъ не принималь титла настоятеля. Онъ не любиль даже, чтобъ его величали учителемъ. Между тъмъ слава о его подвигахъ и мудрости гремъла повсюду: она достигла до Константинополя; и скоро святый мужъ получилъ самыя лестныя приглашенія посттить царствующій градъ кесарей. Само-собою разумъется, что онъ отказался; именно потому, что приглашенія были слишкомъ лестны, что путешествіе грозило ему блистательными почестями, которыхъ онъ столько страшился. Смерть Россанскаго митрополита, того самаго Ософилакта, который приходиль некогда испытывать Нила, представила новое, гораздо опаснъйшее, испытаніе его смиренію. Гражданскіе и духовные сановники области единодушно избрали его на осиротъвній святительскій престоль и уже шли, чтобъ застичь его нечаянно и силою приневолить къ принятію архицастырскаго жезда. Кто-то, худо зная характеръ праведника, поситыщить предупредить его о ихъ прибытіи, надъясь тьмъ доставить ему пріятную новость. Ниль возблагодариль въстника, даже одариль его, чемь могь; но тотчасъ же, не теряя ни минуты, бъжаль изъ монастыря въ горы, и тамъ скрывался до-тъхъ-поръ, пока народъ, утомясь искать и ждать его, нашелся наконецъ вынужденнымъ приступить къ новому выбору.

Если Ниль не хотель быть настоятелемы своего мо-

пастыря, то это не мъщало ему пещись объ немъ съ пстинно отеческою нежностію. Не пскаль онь для него земныхъ благъ; даже, отвергалъ постоянно всъ богатыя приношенія и вклады. Пстинное сокровище училъ онъ запасать себъ тамъ, на небесахъ: «До тъхъ поръ только будете вы счастливы» - говориль онъ братіи, «пока: станете жить трудами собственных рукъ.: Пусть міръ славить Господа, видя, какъ вы обладаете всёмъ; ничего не имъя!» За-то, когда однажды случилось, что Сарацины, вторгшись въ окрестности Россано, полонили трехъ монаховъ обители Ниловой и увлекли ихъ въ Сицилію: какихъ трудовъ, какихъ усилій не употребилъ праведникъ, чтобы возвратить имъ свободу! Онъ собралъ триста золотыхъ монетъ на ихъ выкупъ и отправиль съ однимъ изъ братій. Эмиръ, у котораго во власти находились плънники, наслышанный о пищетъ Нила, быль такъ тронутъ приносимою имъ жертвою, что не приняль денегь и отпустиль монаховъ. Съ тъмъ вмъстъ посладъ онъ письмо къ святому мужу, въ которомъ изьявляль сожальние о нанесенномъ его обители оскорбленіи, об'єщаль ей впредь совершенную безопасность, и въ заключение приглашаль его самаго въ свои владенія, надеясь присутствіемь человека Божія привлечь на нихъ благословение небесное.

Ниль однако не успокоился ласками Эмира; напротивъ ръшился не оставаться долье въ странъ, которая, какъ онъ предвидълъ, скоро должна была подвергнуться новымъ губительнъйшимъ опустошеніямъ отъ мусульманъ. Надо было бъжать; но куда? На родномъ Востокъ онъ наче всего боялся встрътиться съ ненавистными сму почестями. Безвъстнъе и скромнъе надъялся онъ пріютить себя у соседнихъ Латиновъ; и нотому перебрадся въ Капуу; сопровождаемый преданной ему братіей. Но уже свъть его не могь утапться нигдъ. Именно здъсь онъ едва спасся отъ опасности, которой столько страшился. Герцогъ Пандольеръ, подкръиллемый согласіемъ гражданъ, непременно хотель возвести его на спископскій престоль Капуи, и уже решался победить упорство насиліемъ, какъ быль застигнутъ смертію. Пснуганный Ниль пустился искать убъжища далье, во внутреннъйшей глубинъ Абруццъ. Онъ отправился къ знаменитому Монте-Кассино, разсаднику славнаго ордена С. Бенедикта, древнъйщаго и въ то время еще, единственнаго на западъ. Уже полная его славою, обитель вся вышла къ нему во срътение, со свъчами и кадилами, чествуя посъщение святаго мужа, какъ великій праздникъ. Аббатъ потомъ проводилъ его самъ, съ старъйшими: иноками, въ моностырь Валь-де-Люка, зависъвшій

отъ Монте-Кассино, который уступиль для всегдашняго пребыванія Нилу съ его братією. Вскор'є вся новая кодонія, состоявшая изъ шестидесяти монаховъ греческаго языка и обряда, подъ предводительствомъ Нила, пришла въ главную Монте-Кассинскую обитель благодарить за оказанное гостепріимство. Обрадованные бенедиктины просили совершить при нихъ богослужение на греческомъ языкъ и по чину греческому. Они очарованы были великольніемь и трогательностью священныхь обрядовь Востока: Нилъ довершилъ силу произведеннаго впечатавнія мудрою, одушевленною бесвдою, въ которой особенно настанваль на то, что любовь, одна любовь, связующая вст члены тела Христова, есть верховный втнецъ христіанскаго совершенства. Угасавшее, но еще не погасшее, первобытное единство Востока и Запада, зд'Есь, уже на вечеръ, блеснуло торжественнымъ умилительнымъ сіяніемъ! -

Пятнадцать лёть длилось пребываніе Нила въ мирномъ Вальде-Люкскомъ убёжищё. Но монастырь наконецъ разбогатёль, благодаря славѣ праведника; и съ тёмъ вмёстѣ начала слабѣть въ немъ строгость монащеской жизни. Нилъ, какъ новый Моисей, поспѣшилъ вывесть свою дружину изъ опаснаго плѣна. Онъ увлекъ ихъ за собой въ пустыню, гдѣ надѣлася, что нужда искоренить вкравшійся соблазнь. Но уже было поздно. Большая часть братін, изн'єженная привычкою, скоро воротилась въ Вальде-Люкскій Египеть. Ниль, съ малымъ числомъ избранныхъ, двинулся ближе къ морю, и возл'є Гаэты, въ прекрасн'єйшемъ уголк'є прекрасной Италіи, нашель себ'є новый, блаженный пріють. Зд'єсь, горсть иноковъ, оставшихся ему в'єрною, сначала должна была терп'єть во всемъ крайній недостатокъ; но трудъ, который поставлялся имъ въ главное условіе монашескаго подвижничества, благословенный Провид'єніємъ, принесъ наконецъ богатые плоды. Старецъ былъ на верху святой радости.

Да! онъ былъ уже старцемъ, исполненнымъ долготою дней! Время убълило его голову, но не охладило сердца. Со всъмъ жаромъ юности, онъ продолжалъ свой дивный путь, во славу Бога и во благо человъчества. Не смотря на неизмънную любовь къ уединенію, кругъ дъйствій его разширялся все болье и болье, съ-тъхъ-поръкакъ онъ переселился въ предълы шумнаго, безпокойнаго запада. Государи и пълые народы, съ безусловною довъренностію къ его мудрости и святости, прибъгали къ нему за совътами, избирали его въ примирители своихъ ссоръ, въ ходатаи нуждъ и пользъ. Къ этой-то эпохъжизни человъка Божія, принадлежали тъ величественныя

событія, которыя вдохновний творческую кисть Доми-

Ветхая столица Латинскаго Запада, Римъ быль тогда жалкимъ игралищемъ гражданскаго, и церковнаго безначалія.: Титло кесаря римскаго, созданное папами на западъ, послъ перво-украшеннаго имъ Карла Великаго, быдо только пустымъ именемъ для Италіп. Мужественная династія Отоновъ упорствовала дать ему существенность силою германскаго оружія; но утвержденная ими власть разрушалась тотчась послѣ ихъ удаленія назадъ за Альпы. Въ Римъ сами папы явно и тайно старались подкапывать кумиръ, воздвигнутый ихъ же политикой въ соперничество Востоку. Пго чтевтонское было для нихъ такъ ненавистно, что со стороны ихъ являлись норывы возвратиться спова подъ сёнь Византіи. Такъ Бонифатій VII; оспорившій папскій престольну Іоанна XIV, избраннаго Отономъ: Плизъ его канцлеровъ (983), отправлялся нарочно въ Константинополь, чтобъ подкръпить себя покровительствомъ восточно-римскаго кесаря: Отонъ III, пришедшій въ Италію короноваться вѣнцемъ императорскимъ и не нашедшій въ живыхъ папу Іоанна: XVI; возвелъ; на его мъсто (996) своего близкаго родственница, Бруно, который провозгласиль себя первосвящениикомъ Рима подъ именемъ Григорія V. Это было ударомъ

для натріотической партіи, Римлянь, главою которой быль славный Кресцентій, патрицій и сенаторъ города, имъвшій огромную силу, игравшій не одинъ разъ самими папами. Кресцентій: быль, издавна предань, Греціи, откуда ждаль единственнаго спасенія, отъ ненавистнаго ига Тевтоновъ: онъ поддерживалъ папу Бонифатія VII, приверженнаго къ Византіи, и въ пользу его низложилъ напу Венедикта VI. Не успъль Отонъ III оставить Италію, какъ всесильный Кресцентій взволноваль народъ и; выгналь изъ Рима: Григорія. На мѣсто его опъ призвалъ филагава архіепископа Піазенскаго, происхожденіемъ калабрійскаго прека, соотечественника и друга нашего :Нила, который и заняль папскій престоль подъ именемъ Іоанна: XVII. Изгнанникъ, Григорій, бъжаль въ Павію. Тамъ онъ прокляль своего соперника. Но громы римскіе тогда не были еще всемощны. Надлежало прибъгнуть къ оружію болье действительному... Отонъ поспъшнав на помощь своему родственнику и кліенту. Съдмногочисленнымъ войскомъд онъд привелъдвъ Римъ Григорія; Кресцентій, не будучи въ силахъ бороться съ императоромъ, заперся въ замкъ Св. Ангела. филаговъ искалъ спасенія въ б'єгств'є; но быль схвачень, и, съ согласія, Отона, и Григорія, которыхъ обоихъ онъ воспринималь отъ св. купели, преданъ безчеловъчнымъ мукамъ: ему отръзали носъ и языкъ, вырвали глаза, и потомъ бросили въ тюрьму истаявать въ страданіяхъ (998).

Ужасный слухъ проникъ въ мирную обитель Нила. Старецъ, еще при извъстіи о возвышеніи своего друга, быль больше смущень, нежели обрадовань. Своимъ глубокимъ взоромъ онъ прозръвалъ напасти, угрожающія новому первосвященнику, и заклиналь его въ дружескомъ письмъ, пока еще время, спасаться отъ коварства мірскихъ въродомныхъ воднъ въ безмятежное пристанище отшельничьей кельи. Чтожъ долженъ онъ быль почувствовать теперь, когда пророческія опасенія его сбылись такъ скоро и такъ страшно? Не смотря на отягченную летами старость, къкоторой присоединялась еще болъзнь, въ святое время великаго поста, когда жизнь его обыкновенно поглощалась неразвлекаемымъ богомысліемь и подвижничествомь, онь покинуль свое убъжище и самъ отправился въ Римъ ходатайствовать за страдальца. Извъщенные о его приближении, императоръ и папа вышли къ нему на встрѣчу. Они взяли его подъ руки, покрывъ ихъ прежде благоговъйными добзаніями, введи въ первосвященническія палаты и съ честію посадили промежъ себя. Такой пріемъ усугубиль только смущение и горесть святаго старца. «Пощадите, нощадите меня, ради имени Божія!» говориль онъ имъ,

обливаясь слезами: «Я, бѣднѣйшій и презрѣннѣйшій изъ грѣшниковъ, полуживой, изувѣченный старикъ — я долженъ пресмыкаться у ногъ вашего величія! Не для того пришель я сюда, чтобъ принимать отъ васъ почести; но чтобы помочь несчастливну, который обоихъ васъ просвѣтилъ свѣтомъ крещенія, и у котораго вы похитили свѣтъ очей; умоляю васъ, отдайте его мнѣ. Я схороню его во глубинѣ моей пустыни, и тамъ вмѣстѣ будемъ мы оплакивать наши грѣхи!»

Императоръ не могъ устоятъ противъ красноръчиваго вопля, исторгавшагося изъ глубины души скорбящаго праведника. Онъ самъ былъ тронутъ до слезъ, и
объщалъ все святому старцу. Но папа остался пеумолимъ. Не только не возвратилъ онъ свободы узнику,
согласно съ объщаніемъ императора, но еще вельлъ,
къ усугубленію позора, возить его по городу на осль;
задомъ на передъ, въ гнусномъ, изорванномъ рубищъ.
Нилъ потрясенъ былъ до основаній души такой чрезмърностью безчеловьчія. Сердце его возгорьлось священнымъ негодованіемъ. «Когда они такъ безжалостны
къ тому» — воскликнулъ онъ —» кого Богъ предалъ въ
ихъ руки; и Отецъ Небесный будетъ безжалостенъ къ
ихъ гръхамъ!» Тотчасъ же, не простясъ ни съ къмъ,
онъ оставилъ Римъ, и съ братіями, которые его прово-

жали, шель безостановочно цёлую ночь, и на другой день прибыль въ монастырь свой, отстоящій отъ Рима, на нашу міру больше ста версть. Съ отбытіемъ его измінилось и расположеніе легкомысленнаго Отона. Вскорі, послі праздника Пасхи, онъ выманиль изъ не приступной твердыни С. Ангела и другую жертву Кресцентія, обезпечивь ему безопасность торжественнымъ императорскимь словомъ; и едва тотъ предался ему въ руки, велінь казнить его смертью.

Современники приписывали скорую кончину обоихъ папы и императора, дъйствію гнъва Божіл, призваннато на главы ихъ святымъ мужемъ. Оба они умерли во цвъть льтъ. Григорій, возсъдшій на папскій престолъ двадцати-плти-льтнимъ юношею, не прожилъ и года посль свиданія съ Ниломъ, Отонъ, также юноша, жилъ еще года съ четыре. Провидьніе даровало Нилу сладостное утьшеніе въ этотъ краткій срокъ еще разъ видьть императора, и видьть облитаго благодатными слезами раскаянія. Игралище перемьнчивыхъ волиеній раздражительной души, Отонъ, обагренный кровію, погрязавшій въ сладострастіи, вдругъ предался горячей набожности, пустился ходить по момастырямъ Италіи, босоногій, нося власяницу подъ царскою порфирою, изнуряя себя всевозможоыми лишеніями. Изъ Монте-Гаргано въ Апу-

лін, гдв онъ цвлую четыредесятницу раздвляль всв подвиги монаховъ, на обратномъ пути въ Римъ, пришелъ онъ въ обитель Нила. Безъ сомнёнія чувствуя свою вину предъ нимъ, онъ молилъ святаго старца требовать отъ него, чего только хочетъ, повелъвать ему, какъ отецъ повелъваетъ сыну. Невольно припоминается здъсь подобный случай между языческимъ мудрецомъ и языческимъ монархомъ. Діогенъ, которому Александръ сдълзять подобное предложение, попросилъ только, чтобы тотъ не заслонялъ ему лучей солнца. Какое безконечное разстояние между надменностью циника и нежнымъ, дыщушимъ одною любовью чувствомъ христіанскаго героя?» Я не требую отъ тебя ничего, -сказалъ Ниль, положивь руку на сердце Отона-ничего, кромъ спасенія этой души! Ты пыператоръ; но ты долженъ умереть, какъ и последній изъ смертныхъ, должень послъ смерти дать отчетъ во всъхъ дълахъ своихъ!» • Тогда-то Отонъ, обливаясь слезами умиленія, положилъ вънецъ свой къ ногамъ человъка Божія, и какъ неоцъненнаго дара, требоваль у него отеческаго благословенія. По удаленій императора монахи стали скорбіть. что святый мужъ не испросиль ничего нокрайней мфрф для обители. «Ахъ!» отвътствоваль имъ старецъ. «Простите меня. Я такъ дряхлъ. Я не знаю, что я говорилъ.»

Пѣть! Онъ очень зналь высокій, божественный смысль своихь словь! Онъ говориль, вдохновенный Тѣмъ, Кто весь—истинна и любовъ!

Эть посльднія черты, предпочтительно поразившія геній художника, довершають цьлость величественной поэмы, представляемой жизнью Нила. Всякая полная христіанская жизнь, соотвътственно первообразной жизни самаго божественнаго Искупителя, слагается изъдвухь періодовь. За истязаніемь сльдуеть прославленіе, за муками смерти торжество воскресенія. Посль скорбныхь подвиговь и тяжкихь страданій добровольно подъятаго креста, побъдитель, еще здысь на землю, осіявается небесною славою!

Но воть наконець приближилась и та вожделенная минута, когда, по окончательномъ совершении земнаго поприща, для героя-подвижника, тамъ, долженъ былъ загоръться немерцающій день въчной, божественной славы. Нилу исполнялось уже почти стольтіе. Въ прозорливомъ ясновидьній, онъ чувствовалъ, что ему не долго дожидаться ангела смерти, долженствовавшаго воззвать его въ безконечную жизнь. Между-тъмъ онъ зналъ, что владътельный герцогъ Гаэты уже объявилъ свою волю: немедленно посль его кончины, перенесть тъло его въ городъ, какъ святый залогъ благословснія небеснаго

для всей страны. Желая и во гробъ остаться върнымъ своему объту смиренія, онъ ръшился умереть въ такомъ мѣстѣ, гдѣ былникто не зналъ его. По этому, какътни тяжко было ему разстаться съ братіею, такъ любимою имъ и такъ его любящею, онъ покинулъ тайно свою обитель и удалился въ тихій пріють Гроты-Ферраты, гдъ въ то время находилась уже скромная пустынька, также греческихъ, одноязычныхъ и одно обрядныхъ съ нимъ, монаховъ, посвященная Св. Агаеін, по латынски Агатъ. Но его узнали и здъсь. Самъ владълецъ стороны, Григорій графъ Фраскатскій, ужасавшій современниковъ свиръпостью нрава и необузданнымъ буйствомъ страстей, свъдавъ о прибытіи человъка Божія, явился къ нему немедленно и благоговъйно палъ къ святымъ его стопамъ. «Я не заслужилъ» — взывалъ онъ въ умиленіи сокрушеннаго сердца — «я не заслужиль такого высокаго счастія, чтобы столь великій угодникъ Божій сделался моимъ гостемъ. Но когда ты, по примъру божественнаго нашего Спасителя, уже предпочель: праведникамъ меня оскверненнаго всъми обеззаконіями, то вотъ мои палаты и всв владвнія: располагай ими по твоей воль!» Старець попросиль: дать ему какой-нибудь смиренный уголокъ, гдф-бы онъ могъ въ тишинъ молиться и ждать своей кончины. Не смъя при-

неволивать избранника Божіл, графъ отвель ему небольшую развалину, принадлежавшую къ остаткамъ великолёпной виллы Цицероновой; развалину, которая собственно и называлась Гротта-Феррата, или Железистая-Пещера, безъ сомнѣнія по сосѣдству желѣзныхъ рудниковъ, которые не истощились до-сихъ-поръ: вфроятно, здёсь находился отдёльный павильонь, куда уединялся знаменитый Римлянинъ въ часы размышленія, гдъ можетъ быть было обдумано и решено иссколько славныхъ Тускуланскихъ Вопросовъ.» Върные ученики Нила стеклись сюда, какъ скоро молва огласила его новое убъжище: они превратили ветхую развалину въ монастырь, который поглотиль въ себъ дотоль существовавшую греческую пустынку С. Агаеін и сохраняется до нашихъ дней подъ именемъ Гротты-Ферраты. Здёсь напослёдокъ и скончался Ниль, около 1005 года. Онъ жиль девяносто-девять лътъ. Умирая онъ просиль и молиль братію, чтобы тёло его не было схоронено внутрь церкви, чтобы надъ могилою его не ставили ни памятника, ни другаго какого либо украшенія. Воля святаго мужа быта исполнена. Гротта-Феррата чествуетъ подвиги, хвалится славою, но не показываеть ни мощей, ни гробницы Нила:

н. надеждинъ.

## вожественная ноша.

Благоволи мив, Боже, дать

Свою Цареву благодать,

И съ Высоты проливъ незримо

Ее въ душевный мой фіалъ —

Прими меня, какъ Ты пріялъ

Госнфа и Никодима.

И сотвори въ любви святой,

Чтобы духовной красотой

Блестя какъ ясною денницей —

Къ Тебъ, мой Богъ и мой Христосъ!

Я душу мирную принесъ

Желанно — чистой плащаницей,

И тёло здёсь Твое одёлъ

Благоуханьемъ добрыхъ дёлъ;

И чуждый страсти, чуждый злобѣ —

Еще бунтующихъ во миѣ,

Я — бы попесъ Тебя какъ въ гробѣ —

Въ своей сердечной глубинѣ,

И съ этой ношею ликуя —

Взошелъ-бы въ даль, въ Твои края,

И чтобъ всегда душа моя

Къ Тебѣ взывала: Аллилуя! . . .

## в. соколовскій.

----

## PYCCRAA RUBOUUCHAA IIIKOJA.

Статья вторая.







FBAEHIE TOCHOAA MATAAAMIIB.

## РУССКАЯ ЖИВОПИСНАЯ

школа.

Статья вторая.

удовлетворяють ин произведенія Рафаэля требованіямь современнаго вкуса? — Не думаю. Частенько мив
случалось слышать изъ усть весьма дільныхъ и образованныхъ людей такія дикія сужденія объ отців живониси, что я безь шутокъ подозріваль, что почтенные
ціпители говорять о его трудахъ, какъ нікогда Оккенъ
нисаль о рудоконняхъ, которыхъ не виділь. Не разъ
принисывали Рафаэлю достоинства именно ті, которыхъ
онь не иміль; удивлялись знаніямъ, которыя въ его время
сще и не существовали. Свойство каждаго изящнаго
искуства именно не допускаеть этого мечтательнаго со-

вершенства въ одномъ человъкъ; природа какъ то уравиовъшиваетъ достоинства и недостатки; какъ тъ, такъ и другіе принадлежатъ иногда существу искуства, а иногда только времени или современному вкусу, наконецъ спеціальнымъ условіямъ, которымъ искуство по необходимости должно было подчиниться. Искуство живописи заключаетъ въ себъ четыре главныя части, изъкоихъ каждая можетъ имътьсвое особенное развитіе и достигаетъ совершенства, подвергается уклопеніямъ отъ прямаго пути, приходитъ въ совершенный упадокъ независимо отъ другихъ частей. Сочиненіе, рисунокъ, колоритъ и выраженіе, вотъ эти четыре части, которыя едвали не суть общія и музыкъ, и поэзіи, и всъмъ искуствамъ, украшеннымъ высокимъ именемъ изящныхъ.

На сочиненіе весьма много им'єють вліянія духь времени и спеціальныя условія, о которыхь мы упомянули. Выборь предметовь всегда стіснень современнымь вкусомь. Во времена Рафаэля — Мадонна съ Предвічнымь Младенцемь, Тайная Вечеря, Воскресеніе, Страсти Христовы и еще нісколько сюжетовь религіознаго и миоологическаго содержанія — составляли всю библіотеку темь, на которыя писали всі живописцы безь исключенія. Въ томь же почти вікті мы видимь Альберта Дюрера и Гольбейна, которые подъ другими спеціальными условія-

ми, въ другомъ народъ, подъ вліяніемъ совершенно инаго современнаго вкуса, сочиняютъ картины на императорскіе тріумфы или на идеи, брошенныя уже на поле живописи реформою Лютера. Словомъ, всегда и вездѣ дань времени заплочена.

Въ распудренный и развращенный въкъ Людовика XIV и далье до революціи, когда любовныя интриги обуревали франціею, любовницы управляли ею, героп вздыхали и писали пдилліп, и сочиненіе въ живописи понесло, отпечатокъ времени; сколько французскихъ красавицъ всякаго класса и разряда перешло въ потомство подъ именами Венеръ, Европъ, Аріаднь, Елень, Клеопатръ и такъ далве... Между тымъ собирались на западъ тучи, подымалась буря, и разразилась надъ взволнованной Европой . . . Политическій фанатизмъ питалъ личную храбрость. Геропзмъ вошелъ въ моду; живопись ударилась въ римскую исторію. Суровые Регулы смънили роскошныхъ Клеопатръ. Стихла и буря, но волненіе продолжалось . . Романтическая шкода поэзіи и философія Канта волновали умы; первая неминуемо должна была по силъ своей и горячности, впасть въ крайности и впала; вкусъ сдвлался чудовищнымъ; чувства до того взволновались, что на нихъ можно было дъйствовать только спльными, потрясающими эффектами . . . Мало одной смерти, одного отравленія, убійства, бури обыкновенной; надо было выводить на сцену тысячу смертей, землетрясенія, изверженія огнедышащихъ горъ, явленія бичей небесныхъ, и живопись не могла не подчиниться современному вкусу. Поэзія Байрона, живопись К. Брюллова, музыка Бетховена, заплатили дань требованіямъ вѣка.

Колорить въ живописи то же, что языкъ въ поэзіи; онъ также подвержень вліянію современности, но за то постоянно усовершается.

Рисунокъ, дѣло иное; опъ не можетъ усовершаться. Рисунокъ есть представление въ чертахъ впдимой натуры. Тутъ уже нельзя сказать, по моему мнѣнію: хорошо парисовано, дурно нарисовано. — Тутъ или нарисованъ предметъ, или вовсе нѣтъ; потому что рисунокъ есть перспективное отражение предмета какъ въ зеркатъ. Степени хорошаго или дурнаго рисования могутъ быть допущены только въ школахъ, когда еще можно возвысить остроту зрѣнія и твердость руки; но въ художникѣ, уже производящемъ, не можемъ ожидать усовершения въ рисункѣ, если онъ его уже пе пріобрѣль въ свое время. Тонкость очертанія предметовъ, едва уловимая, требуетъ рѣшительной точности въ художественномъ своемъ повтореніи; уклоненіе па

волосъ разрушаєть рисунокъ; натура изчезаєть, остается на бумагь мечта, восноминаніе, а не представленіе дъйствительнаго предмета. Какого бы рода и колорита ни было художественное произведеніе, правильный рисунокъ не помьшаєть, даже въ каррикатурь; и тамъ остроуміе изобрьтенія, игривость шутки, можеть быть обезображена пеловкимъ, невъжественнымъ преувеличеніемъ, которое также должно имьть свои естественные законы, какъ преувеличеніе въ сатирь и комедіи.

Выраженіе или экспрессію можно назвать поэзіей живописи. Оно душа картины. Художественное произведеніе можеть быть умно сочинено, правильно нарисовано, колоритно написано, но пѣть выраженія — и нѣть еще картины; нѣть жизни въ изображеній живой природы. Воть въ короткихъ словахъ обзоръ четырехъ частей живописи. Никогда онѣ не могуть быть и не были соединены въ произведеній одного художника въ равной степени совершенства; историческое и техническое познаніе живописи можеть только служить вѣрнымъ руководствомъ критику въ опредѣленіи основныхъ и случайныхъ достониствъ школъ вообще и художниковъ въ частности. Безъ этихъ познаній пе трудно обвинить Рафаэля и Дюрера, во многихъ случаяхъ, въ невѣжествѣ; обрызгать клеветою великое историческое произведеніе, изъ

за цвътка, написаннаго неудачно и помъщеннаго въ картинъ, противно нравиламъ перспективы, не признать, да и не различить одной школы отъ другой, не найти ея начала, не видъть направленія, не имъть возможности предугадать дальнъйшія судьбы ея. Въ Россіи, гигантскія усилія правительства, доставили государству неувядаемую художественную славу, рядъ превосходныхъ художниковъ, но, увы, до нашего времени немпогіе пользовались извъстностью, какой по талантамъ своимъ заслуживали. Ихъ умъли отличать и взыскивали честію почти одни только вънценосные любители художествъ, немногіе вельможи и далье ихъ слава и искуство не проникали. Имена Лосенки, Боровиковскаго, Угрюмова, Левицкаго и многихъ, многихъ другихъ талантливыхъ живописцевъ, едва извъстны въ наше время; современники объ нихъ и того не знали; а между тъмъ они образовали, и съ дивнымъ самоотверженіемъ, съ истинною любовію къ искуству, продолжали вести школу, которая должна была произвести К. Брюллова. Произведенія ихъ, разбросанныя по всей имперіи, истлъли на мъстахъ, не дождавшись суда себъ даже въ потомствъ; немногія сохраниль случай; еще не много времени, и слава ихъ, достоинства, заслуги показались бы потомству сказками; сложенными горделивымъ патріотизмомъ. Надо спъ-

шить спасать ихъ отъ неминуемаго забвенія; и вотъ что послужило поводомъ къ изданію Картинъ Русской Живописи въ точныхъ и достойныхъ гравюрахъ. Не возможно было въ подобномъ предпріятіи сохранить хропологическую последовательность; надо было решиться избирать оригиналы и современниковъ и предшественниковъ, выдавать ихъ по мере возможности и изготовленія, весьма затруднительнаго, потому что въ копіяхъ требуется величайшая точность. Картины, избранныя на первый разъ, всъ нравственнаго содержанія, потому что наша школа почти исключительно до нашего времени посвящала труды свои Церкви. Исключенія малочисленны, и помъщаются ежегодно въ другомъ паданіи, также въ точныхъ и достойныхъ гравюрахъ. Мы говоримъ объ Утренией Заръ. Конечно, гравюры въ Утренней Заръ не всь съ Русскихъ картинъ, но въ альманахъ требуется разнообразіе, а мы еще не очень богаты св тскими произведеніями живопися; пом'єщать гравюры съ большихъ историческихъ картинъ для альманаха было бы громоздко и не удобно. Съ другой стороны изданіе однѣхъ только картинъ, безъ текста, соотвътственнаго сколько нибудь содержанію, не представило бы, можеть быть, особенной занимательности для публики; вотъ почему къ каждой картинъ избираются статьи, которыя

иъкоторымъ образомъ номогаютъ памяти запечатътъ въ себъ и утвердить на долго восноминаніе о живописномъ произведеніи знаменитаго художника. Статьи чисто художественнаго содержанія, не могутъ имъть еще у насъ новсемъстнаго интереса. Говорю, убъжденный горькимъ опытомъ. Но не желая вовсе лишить художественнаго изданія необходимыхъ объясненій, до избранныхъ картинъ относящихся, редакція ръшилась соединить всь эти свъденія въ одной статьъ и въ одинъ пріемъ отдълаться отъ скучной технико-исторической части изданія.

Мы видым въ первой стать о Русской Школь, что живопись появилась у насъ въ значеніи искуства, почти неожиданно, нимало, по наружности, не предуготованная предшествующими и послідовательными успіхами. Инкто и доныні не подозріваль, какой бы то ни было, внутренней связи между московскою иконописью и школою, которую основаль и упрочиль Лосенко; но при тщательномъ разсмотріній историческихъ данныхъ, легко открыть, какимъ образомъ совершился этотъ переходъ отъ ремесла къ искуству. Сравнимъ нашу школу съ италіянскими; мы увидимъ, что и тамъ и здісь переходы отъ ремесла къ искуству совершились одинаково; и тамъ, какъ у насъ, византійскій стиль долго господство-

валь и въ Венеціи и въ Римъ. — Римъ возрасталь на обломкахъ Византіи, поглощая послъдніе остатки ел просвъщенія. Ученые и художники переселились въ Италію; у насъ господствовала монгольская тьма, и мракъ становился гуще и гуще. До временъ Джіото итальянская живопись ни малъйшо не разнствовала съ нашею иконописью; со временъ уже Джіото она получила значеніе искуства.

Петръ Великій, не могъ пропустить безъ вниманія и живопись. Не говоримь уже о проэкть, котораго ближайшіе преемники не привели въ исполненіе отпосительно учрежденія при академін наукъ особаго отдъленія ремесль и художествь; Петрь Великій, что можно, приводиль тотчась въ дъйствіе и осуществляль съ волшебнымъ могуществомъ, то, что современникамъ могло казаться несбыточною мечтою. Стремясь къ достиженію полезной ціли, опъ не останавливался препятствіями. Пикто изъ Царей земныхъ больше Петра не довъряль способностимь подданныхъ. Петръ захотъль при жизни видъть Русскихъ художниковъ, и для того съ върностью избранные имъ молодые люди были отправлены за границу для обученія живописи, а чтобы въ самой Россіи возбудить охоту къ благородному художеству, вскрыть поилтіе о вкуст, которое несомити-

но лежитъ у каждаго человъка въ сокровищницъ способностей, для того Истръ Великій приглашаль въ Россію некоторых достойных художниковь. Развитію вкуса преимущественно способствують образцы, сами художники лично — трудами своими и умфиьемъ возбудить къ этимъ трудамъ общее вниманіе, наконецъ особенная дъятельность по части зодчества. При Петръ Великомъ не было въ Россіи, во всъхъ дворцахъ и публичныхъ зданіяхъ, пи одной картины, которую бы можно назвать образцевою. Вотъ почему Государь не пропускаль въ Амстердамъ ин одного художественнаго аукціона, садился всегда возлѣ одного изъ оцѣнщиковъ Петра Кселя, и пріобреталь все, что только могъ купить хорошаго и достовърно подлиннаго. Этимъ аукціонамъ и любви къ художествамъ несравненнаго Петра мы обязаны приобратеніемъ первой значительной коллекціи картинъ работы Рубенса, Вандика, Рембранта, Штейна, Лингельбаха, Вандеръ-Верфа, Бергема, Міэриса, Брейгеля, Остаде, Вань-Гузумовъ и другихъ. Вотъ уже первые образцы, которые могли оказать какое либо художественное вліяніе на публику; другихъ художественныхъ пріобрътеніей, какъ то Лауфертово собраніе папскихъ медалей, минцъ кабинетъ Людера, мраморныя статуи изъ Саксонскаго сада въ Варшавъ и

купленныя въ Италіи для Петербурга и Воронежа, морскія картины Адама Сило и т. и. относить сюда не слѣдуетъ; но нельзя не упомянутъ, что въ царствованіе Петра Великаго пріобрѣтена Венера, извѣстная у пасъ подъименемъ Таврической, рѣдкій образецъ художественнаго изящества.

Что касается до художниковъ, то Петръ Великій болъе обращаль вниманія на ближайшія нужды государства; но непренебрегалъ и отдалень вишими. Живописцевъ еще быдо можно и пообождать, но искусные зодчіе были необходимы, такъ сказать, сегодня, сейчасъ и для того въ одно царствованіе Россія имъла вдругъ нъсколько знаменитъйшихъ архитекторовъ и приняла юношу съ великимъ талантомъ, который долженъ былъ возвеличить столицу Петра дивными произведеніями, выдерживающими сравнение съ знаменитъйшими въ міръ зданіями. Петръ угадаль геній Растрелли. Изъ живописцевъ Государь приняль къ себъ въ службу Петра Кселя; художникъ этотъ болъе извъстенъ по женъ, а жена сама по матери Маріи Сибилл'в Меріанъ, съ неподражаемымъ искуствомъ писавшей цвъты, растънія, бабочекъ, насъкомыхъ и т: д: Гофъ - Малеръ Петеръ Ксель быль самъ порядочнымъ портретнымъ живописцемъ. Съ перваго взгляда покажетя удивительнымъ, почему Петръ Вели-

кій, признавъ уже государственную пользу живописи, не выписаль болбе живописцевь. Но не должно забыть, что живопись уже пекоторымь образомь роскоть. Надо было прежде построить зданія необходимыя, требующія не нышнаго великольнія, а удобства и прочности; живопись свое бы взяла; для того и готовились въ чужихъ краяхъ Матвъевъ и Пикитинъ; потому сколь ни была огромна деятельность зодчества въ это время, Трезини, Микети, Леблондъ, Брандтъ, Гаманъ, Гербель, Швертфегеръ, Ферстеръ, Панови, Минихъ, Растрелли, всъ были заняты въ новой столицъ, но всъ труды ихъ не требовали живописи; строилось, какъ сказано, необходимое: крѣпость, небольшой дворецъ, сенать, колдегіи, верфи, казармы, гостинный дворъ и Даже загородныя царскія жилища въ жилые дома. Петергофъ, Екатерингофъ, Царскомъ селъ, Стрълнъ отличались простотою: китайскіе обон, шиалерныя картины и дубъ составляли всв украшенія; единственныя живописныя картины большею частію изображали морскія баталін или принадлежали великимъ художникамъ, какъ драгоцъиная ръдкость. Наконецъ прибыди Матвъсвъ и Никитинъ въ Петербургъ. Живопись въ значенім пскуства, насаждена въ Россім. Въ посл'єдующія два царствованія, правда кратковременныя, не было

сдълано пикакихъ художественныхъ пріобрътеній, не выписанъ ни одинъ иностранный, не посланъ за границу ни одинъ Русскій художникъ; архитектура не доставила ни одного значительнаго памятника, потому что пристройки къ Зимнему Дому и начало преображенскаго; оставленнаго потомъ дворца, не могутъ быть отнесены къ замъчательнымъ произведеніямь Зодчества. Что жевъ это время делали Матвевъ и Никитинъ? Вступили они въборьбу съ византійскимъ стилемъ, или не пользуясь покровительствомъ и защитою Двора, поставленные на ряду съремесленниками, должны были покориться господству подлинниковъ и писать въ обще принятомъ родъ. Никакого не можетъ быть сомнънія, что не смотря на всъ неблагопріятствующія обстоятельства, они начали реформу вкуса; эта реформа не могла сохраниться въ псторическихъ свидетельствахъ, потому что вліяніе ся на высщіе классы не простиралось, а ограничивалось московскими списывателями иконъ, которые, по пеобходимости, находясь въ новой столицъ, должны были по существу матеріальныхъ работь, въ соприкосновенности съ художниками, преследовать нововведение последнихъ, для защиты своего стиля, или перенять манеру Матвъева и Никитина, или наконецъ и всколько изм внить свою; случилось последнее. Многіе иконописцы, по требованіямъ зодчихъ, должны были измѣнить древній свой стиль. Многіе достигли даже до нѣкотораго степени искуства какъ на пр. Вишняковъ и Бѣльскій. Что касается до произведеній сего періода, то утверждаютъ, якобы нѣкоторыя иконы церкви Симеона и Анны принадлежатъ Петровскимъ живопицамъ; есть и въ частныхъ домахъ картины, приписываемыя имъ же, по за достовѣрность подобныхъ показаній трудно поручиться. —

Со вступленіемъ на престоль Императрицы Анны Іоанновны художества получили снова жизнь и пищу; построеніе дворцевъ въ Петербургѣ и за городомъ, равномѣрно храмовъ православныхъ и другихъ исповѣданій, требовало живописныхъ работъ, но особенное расположеніе ко всему италіянскому, въ большой силѣ господствовавшее тогда при нашемъ дворѣ, довѣріе къ Растрели и дѣйствительный недостатокъ въ Русскихъ живописцахъ послужили первоначально поводомъ ко многочисленьных заказамъ, сдѣланнымъ италіянскимъ художникамъ, чрезъ посредство нашихъ дипломатическихъ миссій. — Произведенія не соотвѣтствовали ожиданіямъ. Тогдашнее состояніе художествъ въ Италіи было причиною неуспѣха. Знаменитѣйшіе были весьма слабы, домашніе же Русскіе Вишняновъ, Бѣльскій и другіе не

не совствы могли согласоваться во вкусахъ съ Растрели; почему знаменитый зодчій выписаль изъ Италіи лучшихъ, самъ сочинялъ плафоны и картины и заставлялъ живописцевъ писать по его рисункамъ. Растрелливыписываль и изъ Москвы живописцевъ; само собою разумъется это были иконописцы; они поступали въ полное распоряженіе иностранцевъ, и служили имъ помощниками или лучше сказать работниками. Какъ бы то ни было, но и въ этомъ уничижении вкусъ русскихъ художникоремесленниковъ усовершался и со вступленіемъ на престолъ Елисаветы Петровны у Графа де Растрелли было довольно рукъ для всёхъ мелкихъ живописныхъ работъ по построенію многихъ дворцевъ и церквей. Но въ тоже время многіе весьма порядочные пталіянскіе живописцы, между прочими Фонтебассо, прибыли въ Россію; съ одной стороны это весьма много споспъществовало блистательному окончанію Зимняго Дворца, Смольнаго Монастыря, (коего соборная церковь не могла быть приведена къ концу:) церкви Преображенія и Андреевской, Спаса на Сънной и Николы Морскаго, Дворцевъ Зимняго деревяннаго, Автияго, въ Царскомъ Сель, Петергофъ, у трехъ рукъ, частныхъ домовъ Строганова, двухъ Воронцовскихъ и многихъ другихъ. Построеніе церквей, дворцевъ и частныхъ домовъ вельможескихъ требовало жи-

вописи, и въ тоже время возбудило мысль, что эта часть совершенно въ рукахъ иностранцевъ, между тъмъ какъ русскіе живописцы, составляя классъ такъ сказать простыхъ работниковъ, и въ уничижении своемъ обнаруживали довольно способностей, которыя ручались за возможность имъть русскихъ живописцевъ и высшаго разряда. Еще въ 1746 году профессоръ Струбе де Пирмонти представиль правительству записку о необходимости прочнаго водворенія художествъ въ Россіи, посредствомъ академическаго изученія. Подобный проэктъ, угрожавшій иностранцамъ уничтоженіемъ въ пользу ихъ образовавшейся монополін, встрётиль, какь и ожидать слъдовало, множество препятствій и вскоръ преданъ забвенію. Проэктъ приписываемый Штелину, едвали существоваль на самомъ дъль; но никакому сомнънію не подлежить, что академія художествь, какъ и Московскій университеть, основаніемь своимь обязана, генеральпоручику Ивану Ивановичу Шувалову. Постановлено изъ Московскихъ студентовъ, которые обнаружатъ способности къ художествамъ, воспитывать въ новой академіи до сорока человъкъ, для чего и нанять по контрактамъ способныхъ наставниковъ. По суммъ, утвержденной къ отпуску Сенатомъ на содержание академін, можно судить какъ незначительны были первоначальныя ея средства:

6 т. рублей отпускаемые на пять профессоровъ и сорокъ воспитанниковъ со всёми пособіями, заставляють думать что профессоры не имфли въ то время большой славы, а воспитанцики принимались изъ нисшихъ классовъ народа: последнее подтверждается и самой привиллегіей Екатерины II, данной при преобразованія академія. Первые профессоры были: живописи Лорренъ (но не Клодъ а какой то въроятно также Лотарингскій уроженець) и Лагрене; скульптуры — Жиле, гравированія Шмидтъ, архитектуры де да Моттъ. Изо всъхъ последній только имълъ нъкоторую, весьма впрочемъ не важную, извъстность. Удивительнымъ съ перваго взгляда покажется н то, что всв пять профессоровь были Французы; изъ этого должно заключить, что Графъ де Растрелли въ образованіи первоначальной академін не припималь никакого участія, что италіянскіе живописцы въроятно не соглашались преподавать въ академіи за такую ум'ьренную плату; эту странность можно пояснить и быстрымъ распространеніемъ вліянія Франціи на всю Европу. Въ это почти самое время исполнился блистательный въкъ Людовика XIV. Не только вълитературномъ но и во всъхъ отношеніяхъ, Франція получила первенство, добытое великими талантами. Оно поддерживалось старою славою. Школа Французская съ упрямствомъ

защищала полученное наслъдство. Не прошло еще ста льть оть смерти Пуссеня, Лессюера и Лебрена, Миньяра, Клодъ-Лорреня - Казъ, Парросель, Жувене, Сантерръ, де ла Фоссъ, Риго, Ватто, Ванло были еще въ свъжей памяти. Ле Моанъ скончался почти въ это самое время; тогда какъ въ Италіп въ художествахъ сего періода было замътно истощеніе, усталость, недостатокъ энергіп и следственно хорошихъ художниковъ. Множество талантовъ и произведеній заставляло върить, что Франція вторая Греція Пизистрата, Римъ Августа, Италія Медицисовъ. Это могло и должно было соблазнить Шувалова. Словомъ первыми наставниками нашими въ художествахъ были Французы. Каково было ихъ учение -- опредълить трудно. Что касается до Архитектуры, то нъть сомнънія, что она въ Россіи обязана своимъ существованісмъ, развитісмъ и многими первокласными художниками — не де ла Мотту, а Графу Растреми и Кокоринову, отъ котораго начинается и до нашего времени не прекращается рядъотличныхъ зодчихъ... Но живопись? Какъ бы то ни было, Лосенко былъ ученикомъ Лагрене. Три года онъ обучался въ академіи и по возвращеніи его изъ чужихъ краевъ, Русская Живописная Школа получила прочное начало, какъ Италіянская при Джіото. - Не упустимъ упомянуть, что

нъкоторое время профессоромъ живописи вмъстъ съ Лагрене быль Козловъ. Откуда могъ онъ явиться и занять каоедру, для чего, безъ сомнънія, требовались знанія и художественныя достопиства? Со времени кончины Петра Великаго, за границу для обученія художествамъ никого не посылали. Первые были Лосенко и Баженовъ; по этому Коздовъ въ чужихъ краяхъ не быль; должно думать, что онъ быль изъ числа иконопицевъ московскихъ или вольный охотникъ, обучавшійся живониси у Вишнякова и Бъльскаго; оба имъли свои мастерскія и учениковъ; оба достигли даже до чиновъ штабъ-офицерскихъ, въ то время не маловажныхъ. Такимъ образомъ возстановляется непрерывность Русскихъ художниковъ. Самый Лосенко не могъ пріобръсти главнаго своего достоинства, правильнаго рисунка за границей. Тамъ онъ могъ обогатить себя механическими свъденіями въ живописи, очистить вкусъ, самому рисунку ссобщить больше благородства; но всё эти вторичныя пріобрътенія суть проценты на огромный каппталь, онъ же есть правильный рисунокъ. Трудно однако же думать, что бы этимъ достоинствомъ Лосенко обязанъ былъ Лоррену и Лагрене, художникамъ мало извъстнымъ, когда и знамънитъйшие во французской школъ правильнымъ рисуцкомъ не отличались. Сочинение у нихъбыло натя-

нуто, изыскано, приторио; рисунокъ безъ опредълительности, колорить тёлесь не дурень, принадлежностей или атрибутовъ — блестящій, лучше сказать лоснящійся. Атласы п бархаты исполнялись хорошо, но ужъ за то и все походило на атласъ и бархатъ. Недостатки Баттони были почти тъже; Рафаель Менгсъ болъе приближался къ древнимъ образцамъ относительно сочиненія и рисунка, и кажется одинъ только имълъ и вкоторое вліяніе на Лосенка. По крайней мъръ съ достовърностью можно заключить, что труды и мысли Менгса открыли Лосенкъ настоящій путь къ истинному искуству, по которому онъ могъ итти, имъя опорой правильный и твердый рисунокъ. — Не менъе того должно думать послужили Лосенкъ помощью сочиненія ученыхъ того времени людей, направлявшихъ, хотя и безъ носледствій, художества въ Европъ на стезю правды: я говорю о Винкельманнъ и преимущественно о Лессингъ. Можно съ достовърностью сказать, что образованіе Лосенки за границей было болбе правственнымъ, литературнымъ, нежели механико-художественнымъ; въ немъ созръвали начала, которыя должны оплодотворить каждую школу и онъ явился въ Россіи какъ истинный глава и отецъ новой школы; преданный своему искуству онъ не думалъ о произведеніяхъ, которыя бы могли его увъковъчить, а

радъль о юношествъ, которое должно было устремиться по слъдамъ его къ той цъли, которая никогда однимъ человъкомъ не достигается; Лосенко составлялъ учено-художественныя правила, писалъ натуру человъка, безъ притязанія сдълать изъ нее эффектную картину; училъ—но небу не угодно было дозволить ему видъть плоды высокихъ усилій.

Ради полноты статьи нашей, мы не должны пропустить безъ вниманія, что, до учрежденія академін, кромѣ Козлова, Россія имѣла еще и другихъ художниковъ, которые въ своихъ родахъ пользовались доброю извѣстностью. Рокотовъ, портретный живописецъ и граверъ Чемезовъ заслужили себѣ мѣстечко въ Исторіи Русскихъ художествъ.

Русская живописная Школа, по смертноснователя, уже не сходила съ истиннаго пути даже до нашего времени. Въкъ Екатерины благопріятствоваль покойному развитію всёхъ отраслей наукъ и художествь; многочисленныя постройки, выписные художники съ заслуженною славою, пріобрътеніе драгопънныхъ художественныхъ произведеній въ большомъ числь, все это давало пищу домашнимъ художникамъ, порождало соревнованіе. Въ короткое время образовалась цълая семья достойнъйшихъ художниковъ по всёмъ частямъ. Угрюмовъ, Боровиковъ

скій, Левицкій, Соколовъ, Щукинъ, Акимовъ, Ротчевъ, Алекстевь, С. Щедринь, Мартыновь, Матвтевь (живописцы) Гордбевъ, О. Щедринъ, Прокофьевъ, Козловскій, Шубпнъ, Мартосъ (скульпторы) Волковъ, Захаровъ, Демерцовъ, А. Михайловъ (архитекторы) и многіе, весьма многіе другіе обогатили Россію въ короткое время разнообразными и многочисленными произведеніями; но петмъ имъ путеводною звъздою служиль завътъ Лосенки. Правильный рисунокъ, какъ огонь Весты хранился, въ школь изъ поколенія въ поколеніе. Боровиковскій отличался нъжностью колорита и мягкостью письма. Левицкій, превосходный портретный живописецъ, ум'влъ угождать современному вкусу и соединяль съ хорошимъ рисункомъ блескъ и яркость колорита, нѣжность имягкость въ письмѣ; его атласы и бархаты не уступаютъ Французскимъ; но замътимъ что оба, и Боровиковскій и Левицкій, не воспитывались въ академін; если они въ кодоритъ и письмъ нъсколько и отличались отъ воснитанниковъ академіи и въ этомъ отношеніи болье нравились современникамъ, то за то въ рисункъ уступали академіи. Что касается до другихъ исчисленныхъ нами художниковъ, то не смотря на замъчательные ихъ таланты, они не могли произвести много; Екатерина II такъ сказать обстроилась; Потемкина, любителя и ревностнаго покровителя русскихъ художествъ уже не было; другіе вельможи не принимали особенного участія въ этихъ искуствахъ, а публика едва ли въдала о существовании такихъ талантовъ въ Россіи. Тъмъ менъе могли современники оценить Угрюмова. Но со вступленіемъ на престолъ Павла I всъ художники призваны были къ новой дъятельности. Для исполненія требовавшихся въ это время работъ два поколенія художниковъ соединились; учители работали съ учениками. Угрюмовъ написаль для Павла Петровича лучшія свои картины: покореніе Казани п возведеніе на царство Михаила Оедоровича; при отдівл. къ Михайловскаго замка употреблены были всъ художники, какіе находились только въ Петербургъ. Угрюмовъ, Акимовъ, Петровъ, Ивановъ, Шебуевъ, Кречетийковъ, Щедринъ, Мартыновъ, Алекстевъ, Смуглевичъ, Миттенлейтеръ, Скотти, Виги, вотъ общій списокъ живописцевъ, писавшихъ для Михайловскаго Замка. Въ это собственно время Павелъ и Андрей Ивановы, Шебуевъ и Егоровъ стали обращать на себя вниманіе. Вследъ за тъмъ появились Варнекъ, Кипренскій и Воробьевъ. Продолжительны и достохвальны были труды художниковъ сего третьяго періода Русской школы, какъ относительно самыхъ произведеній, такъ и академическаго руководства. Согласно съ первыми эстетическими выводами, въ началъ статьи изложенными, постараемся вывести общую характеристику Русской Школы до Брюллова.

Сочинение какъ извъстно раздъляется на двъ составныя части, на изобрътение и расположение предмета. Художники Русской Школы отъ Лосенка до Брюллова избирали большею частію для картинъ своихъ предметы духовнаго содержанія, ръдко минологическіе, еще ръже чисто историческіе; а предметы изъ обыкновенной жизни до нашего времени почти вовсе не были обработываемы русскими художниками; по сему, Русская Школа и преимуществуетъ въ сочинении картинъ духовныхъ. Многія условія и требованія налагають оковы на фантазію художника; не смотря на то Русская Школа въ этомъ отношеніи достигла труднъйшаго: чудной простоты и священнаго спокойствія въ расположеніи сюжетовъ. Въ этомъ отношении всъ двънадцать картинъ, избранныхъ для настоящаго изданія могутъ назваться образцевыми. Напомнимъ, что было сказано въ Galerie des Arts et de l'Histoire о картинъ Егорова: Истязаніе Спасителя, съ которой гравюра приложена ко второму выпуску нашему. «Предметь старый» такъ пишуть Французы» обработанный многократно, но на сей разъ сочинение просто, естественно, величественно. Художникъ обладаетъ

чиствишими правилами искусства.» Нътъ, не на сей разъ а это принадлежность всёхъ лучшихъ художниковъ нашей школы. Въ меньшей или большей степени пе видимъ ли мы въ сочинении всъхъ лучшихъ произведений нашей школы простоту, естественность, величіе и священное спокойствіе? . . . О рисункъ и говорить нечего. Отъ Лосенки до нашихъ временъ, всѣ наши лучшіе художники обладали твердымъ и правильномъ рисункомъ, а это должно отнести къ заслугамъ нашей академіи. Что касается до колорита, то и наши художники въ этомъ отнощении не принимали какого либо опредъленнаго колорита, общаго всёмъ живописцамъ одной школы, какъ на примъръ въ венеціанской и фламандской. У насъ не только два современные живописца имфють два различные колорита, но въ одномъ и томъ же художникъ замъчается по временамъ разница; это происходить отъ перемены места, где они пишуть и отъ возра-Впрочемъ есть въ каждомъ и особенности, которыя отъ времени нъсколько измъняются, но въ существъ остаются. Такинъ образомъ, колоритъ Егорова всегда быль нёсколько красновать, безъ художественнаго сліянія тіней и світа, отъ чего всегда и казался нѣсколько страннымъ. Колоритъ Угрюмова и Шебуева приближался къ правдъ, которой примът-

но искали художники; но это частное разнообразіе ни мало не вредить общимъ достоинствамъ школы. Примъръ Брюллова съ одной сторопы соблазнилъ многихъ и увлекъ къ насильственному освъщенію, отъ чего предметы въ колоритъ должны измъниться, но Молеръ доказаль, что опъ иначе понимаеть. Брюдлова и примъръ последняго послужиль первому въ великую пользу. Изовсего такимъ образомъ можно вывести заключение, что Русская Школа отличается простотою, естественностію, величіемъ сочиненія и твердымъ, правильнымъ рисункомъ. Поэтому кромъ Римской старой, едва ли, кажется, какая либо въ свътъ Школа, изъ старыхъ и новыхъ вмъстъ, можетъ получить предъ нею преимущество. Здъсь бы следовало поговорить о настоящемъ и помечтать о будущемъ; но объемъ статьи и такъ уже слишкомъ великъ. Заключимъ лучше нашъ обзоръ пъкоторыми частными свъденіями, относящимися собственно до картинъ, помъщенныхъ въ настоящемъ изданіи.

Елаговыщение съ картины Боровиковскаго. Подлинникъ находится въ главныхъ вратахъ иконостаса въ казанскомъ соборѣ. Написанъ на двухъ кругахъ. Отличается воздушностью, можно сказать прозрачностью письма и простотою сочиненія.

Истязание Спасителя съ картины Егорова. Подлин-

никъ находится въ академіи художествъ, въ залѣназываемой многими по этой картинѣ, залою Егорова и пріобрѣтенъ отъ художника за 10-ть тысячь рублей. Фигуры въ ростъ; эта картина во всѣхъ отношеніяхъ можетъ быть названа образцевою, какъ по сочиненію и рисунку, такъ и по колориту весьма правдивому и выраженію соотвѣтственному. Другая картина того же художника, съ коей гравюра помѣщена будетъ въ 11 выпускѣ находится въ зимнемъ Дворцѣ.

Полскомъ эрмитажѣ; фигуры писаны въ ростъ. Отличается необычайною экспрессіей лица Магдалины; чувство горькой печали борется съ живою радостью при видѣ воскресшаго Спасителя, котораго смерть она за мгновеніе еще оплакивала. Эта картина возбудила живѣйщій восторгъ въ публикѣ на предпослѣдней выставкѣ въ Императорской академіи художествъ. Написана въ Италіи, гдѣ художникъ до нынѣ находится и занимается исполненіемъ новой большой картины. Прошло 6 лѣтъ и Россія въ правѣ пожелать видѣть новую картину того же художника въ настоящую выставку.

Причащение умирающей съ Венеціанова. Подлинникъ паходится въ драгоцѣннѣйшемъ собраніи картинъ Русской Школы, прянадлежащей О.И. Прянишникову. Произведенія

Венеціанова принадлежать къ роду называемому у Французовъ de geore; сюда относятся предметы заимствуемые изъобыкновеннаго быта. Живопись Венеціанова отличается правдою мѣстною, національною, характерностью лиць и новоротовъ тѣла; въ избранномъ произведеніи и сочиненіе и выраженіе высокаго достоинства. Кажется, изъ всѣхъ памъ извѣстныхъ картинъ сего художника эта можетъ быть признана лучшею. Венеціановъ въ Русской Школѣ заслуживаетъ особенное вниманіе не только какъ живописецъ, но какъ человѣкъ, которому мпогіе художники обязаны началами въ искуствъ и благофѣтельною помощію. Исторія вдвойнѣ сохранитъ его имя.

Герусалимя, Гробя Господень, и Пещера— Воробьева. Три вида трудовъ знаменитъйшаго изъ Русскихъ пейзажистовъ. — Во всъхъ произведеніяхъ сего художника царствуетъ какое то величіе, котораго не достаетъ многимъ первокласнымъ видописцамъ. Сверхъ того мъстная правда доведена въ его картинахъ до высокой степени совершенства; особенно въ воздухъ Воробьевъ не подражаемъ. Воздухъ надъ Герусалимомъ, надъ Мертвымъ Моремъ, надъ Константинополемъ и на берегахъ нашей Невы переноситъ въ край, подъ другое небо и заставляетъ слъпо върить художнику. Всъ три картины пріебрътены для Высочайшаго Двора. М. П.

Воробьевъ справедливо почитается отцемъ Русской пеизажной живописи. Конечно и до него мы имѣли по сей части достойныхъ художниковъ, какъ то Семена Щедрина, Матвъева, Алексъева и Мартынова, но ни одинъ изъ нихъ не можетъ выдержать сравненія ни съ професоромъ Воробьевымъ, ни съ учениками его изъ коихъ двухъ, знаменитъйшихъ, унесла преждевременно смерть. Сильвестръ Щедринъ и Лебедевъ извъстны каждому; большія надежды увезли съ собою въ Италію Штернбергъ, Фрикке и Воробьевъ, сынъ профессора. Эта часть живописи процвъла, возвысилась въ Россіи въ наше время и ръшительно примъромъ и стараніями достойнаго наставника.

Св. Дъва съ предвъчнымъ Младенцемъ съ карт. Бруни. Подлинникъ находится въ собраніи картинъ Русской Школы О. И. Прянишникова. Стиль и другія достоинства картинъ Бруни всякому извѣстны. Педавно еще петербургская публика имѣла случай видѣть огромную картину Бруни: Воздвиженіе мѣднаго эмія въ Пустынѣ.

Св. Василій Великій съ картины Шебуева. Подлинпикъ въ Казанскомъ Соборѣ; принадлежитъ къ числу превосходнѣйшихъ образцевыхъ произведеній церковной живописи и вполнѣ оправдываетъ мысли наши о русской школѣ, въ этой статьи изложенныя. Въ томъ же соборѣ есть двѣ, соотвѣтственныя избранной, картины того же художника и почти того же достоинства. Простота, естественность и величіе въ сочиненіи; твердый правильный рисунокъ, приличный колоритъ и высокое соотвѣтственное выраженіе лицъ ставятъ эту картину на высокую степень. Тайная вечеря того же художника, па писанная для Сіонскаго Монастыря въ Тифлисѣ, хотя и принадлежитъ къ поздиѣйшимъ произведеніямъ Шебуева, но сохраняетъ многія достоинства лучшаго періода его художественной дѣятельности.

Наконець взятіе Божіей Матери на Небо съ Брюддова. Картина написана за престоль Казанскаге Собора,
но еще на мѣсто не поставлена. Этой картиной слѣдовало бы начать особую статью, ей одной посвященную,
или заключить настоящую. Избираемъ послѣднее.

н. кукольникъ.

GRAPOGRA MEJAHBA.

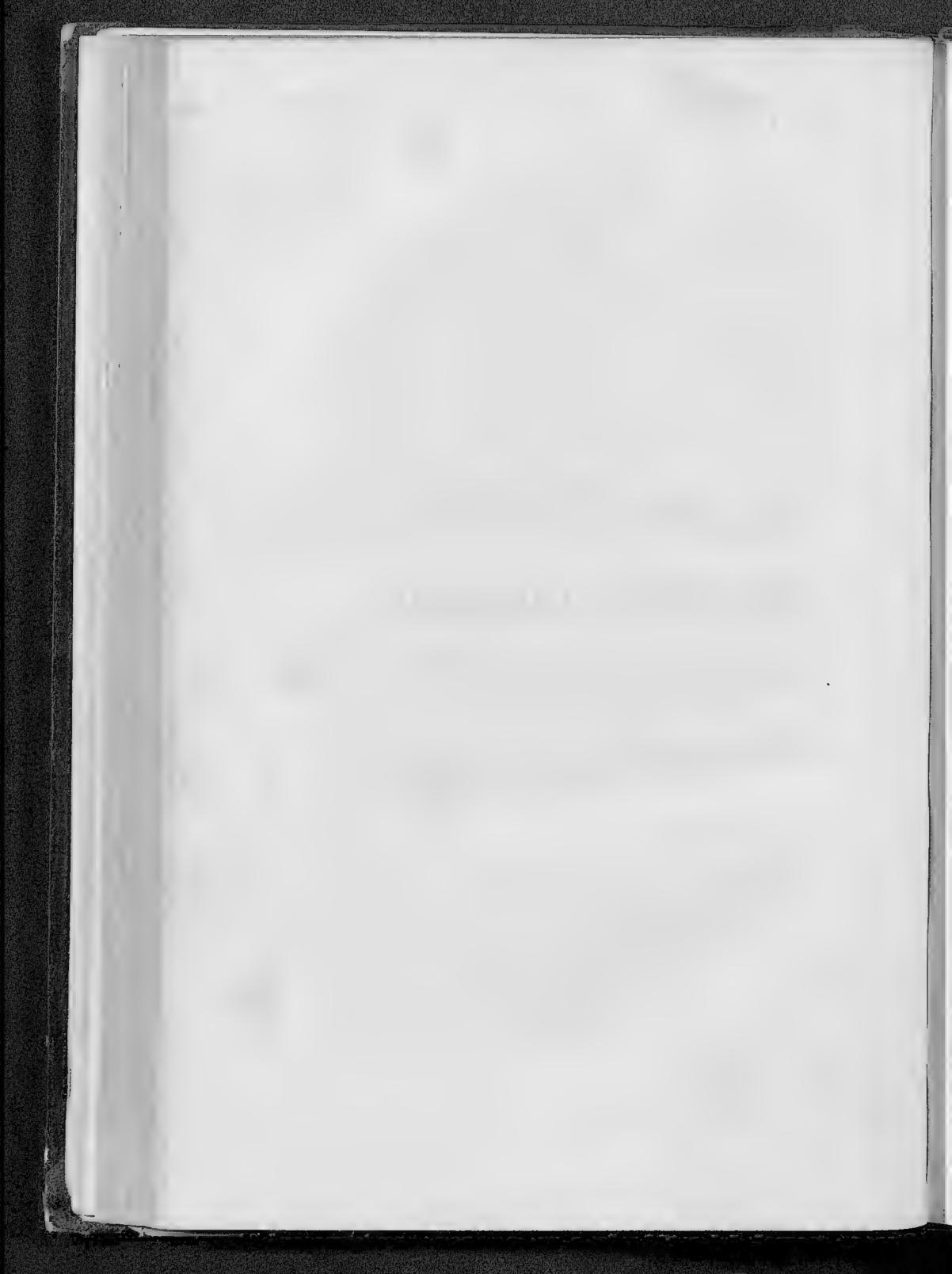





THE TOTAL STATE OF THE STATE OF

## СТАРОСТА МЕЛАНЬЯ.

PAGCRAGE.

Въ 1839 году поздио осенью возвратился я изъ небольшаго вояжа, сдъланнаго въ западныя наши провинціп. Во всю дорогу кръпко грустилъ я, что не достанется мнъ увидъть выставку и придется еще три года ждать этого художественнаго праздника. По видио выставка знала о моей печали. Картины сдружились и долго, долго не могли разстаться, такъ что я, на другой же день по возвращеніи въ Петербургъ, посьтилъ галлереп Императорской Академіи Художествъ. Не стану описывать, какое впечатлъніе сдълала на меня выставка

1839 года. Это было бы и не своевременно и не интересно. Скажу только о картинъ Венеціанова, потому что она послужила поводомъ къ настоящему разсказу. Долго, долго смотрълъ я на эту правдивую живопись. Въ лицъ умирающей казалось я видълъ мою Меланью; въ другихъ лицахъ я находилъ сходство сълюдьми, изъ коихъ я видъль собственными глазами только одного; это Прохора, что стоить за кроватью. Можеть быть онь у Венеціанова и не Прохоръ, а Лука, но у меня онъ былъ Прохоръ. Я преспокойно такъ называль его въ моемъ воображеніи, и быль весьма благодарень художнику, что онъ заставилъ меня вспомнить объ этихъ почтенныхъ людяхъ. Возвратясь домой, я усълся за столъ и призвалъ на помощь вст силы моей памяти. Но, увы, многое улетьло невозвратно, я не могь себь приножнить даже названія села, гдъ происходило дъйствіе; а оно лежало на проселочной, не подалеку отъ большой Смоленской дороги, весьма близко отъ Москвы. Черезъ это село проходиль путь къ одному моему доброму знакомому, къ которому я вздиль изъ Москвы на долгихъ и на короткое время.

«Эй вы добрые» крикнудъ ямщикъ, завидя церковь села, мелькавшую въ просъкахъ ръдкаго лъса. «Вишь люди валятъ съ сънокоса; солнышко спать хочетъ, по-

ра и вамъ и мит вздремнуть; а дто извъстное: конь вздремнеть, на сто верстъ бодрости захватить, а вздремиеть ямщикь, три ноченьки со счетовъ долой . . . . Эй вы!»

И добрые кони, какъ будто поняли краснорѣчиваго ямщика, помчались; дорога была, извѣстно, русская, проседочная; будто оспа какая по ней прошла; то и дѣло выбой да яма, а ужъ гдѣ ровная колея, такъ и за то спасибо; покривилась дорога, будто богатырь какой по ней проходилъ, да хмѣлепъ былъ; куда пошатиется, и дорога за нимъ; то на одну, то на другую сторону косплась дорога, а какъ подъѣхали къ рѣчкѣ, косогоромъ такъ и покатились, подъ самое село, а село на горкѣ за рѣчкой.

На прекрасномь мѣстѣ расположено было село; внизу рѣчка, съ обрывистыми крутыми берегами; по луговой сторонѣ зеленымъ бархатомъ стлалась высокая трава, кое гдѣ кучи вѣтвистыхъ деревъ уничтожали пустынный видъ нашихъ луговъ; вдали можно было явственно разсмотрѣть другое, также общирное село. Дома всѣ были весьма хорошо обстроены; на темени пригорка красовалась сельская церковь и дворъ священника. Сельская улица съ переулками тянулась около церкви длиниымъ полукругомъ. Прелесть вида умножалъ и прекрасный весси-

ній вечеръ, какихъ я мало запомию, Вдоль по улиць, почти у каждыхъ воротъ, сидѣли красиво и опрятно одѣтыя молодицы и дѣвушки; мужчинъ почти не было, потому что семи или осьми дряхлыхъ стариковъ считать нечего. Ямщикъ мой, проѣхавъ иять или шесть домовъ, остановился на бревенчатой мостовой и кликнулъ: «Эй вы, красныя, а гдѣ тутъ у васъ господа останавливаются. . ?»

«Гдѣ хочешь, вездѣ примуть!» отвѣчала истинно красивая молодица, привставъ и скромно сложивъ на груди руки. Въ это время все общество женщинъ, сидѣвшихъ у этихъ воротъ, встало за разъ, какъ будто по условію, и ноклонилось кому-то. Я оглянулся; потому что этого ноклона я никакъ не могъ принять на свой счетъ, и не ошибся: по правую сторону улицы проходила пожилая женщина, также весьма чисто и опрятно одѣтая. У всѣхъ воротъ, мимо которыхъ ни проходила, женщины и даже старики подымались съ мѣстъ и почтительно ей кланились; меня это крайне поразило, но на Павлушку не сдѣлало ни малѣйшаго впечатлѣнія, онъ все допытывался, гдѣ бы получше пристать.

«Да сказано тебѣ» отвѣчала молодица: «у насъ всѣ хозясва гостю рады, а у кого изба попросторнѣе, такъ у Прохора.»

-«А гдъ же вашъ Прохоръ?»

«Да вонъ видишь ли, куда староста Меланья повернула, такъ за ел дворомъ, первыя ворота.»

-«Да что у васъ старостой баба, что-ли?»

«Не замай нашу Меланью, ступай съ Богомъ, куда указано.» Съ этимъ молодица отверпулась отъ насъ и усѣлась на прежнее мѣсто, а мы остановились у воротъ Прохора. Хозяннъ сидѣлъ у своего двора на прилавкѣ, и беззаботно глядѣлъ на двухъ красивыхъ мальчиковъ, игравшихъ на мостовой. Примѣтивъ насъ, Прохоръ всталъ, поклонился и спросилъ, что намъ угодно. Узнавъ о чемъ дѣло, Прохоръ молча отворилъ ворота, коляска въѣхала на темный крытый дворъ: а я остался на улицѣ.

«Ну, слава тебъ Господи!» сказалъ Прохоръ: «вотъ и наши!»

«Долгенько сегодня» замѣтила Меланья, которая въ тоже время вышла на улицу. «Чай докосили!»

«Нѣтъ, Меланьюшка, знаю я вашу долину. Вѣдь она до нашего села доходитъ. Недобрый видно по ней ка-мышки раскинулъ. Не разъ коса зазубрится . . .»

— «Вотъ ужъ и недобрый; наше мѣсто свято; что ему до насъ за дѣдо?»

«Въстимо, Меланьюшка! Про то ты лучше знаешь.» Во время этого краткаго разгора, я съ любопытствомъ

разсматривалъ собесъдниковъ. Меланья была женщина лътъ сорока ияти, щести, сухощавая, рослая, но годы или другія какія житейскія невзгоды ее погнули; дице, несмотря на худобу, было выразительно и пріятно очертано. Прохору по всъмъ признакамъ было за пятьдесять, но онъ сохранялъ въ лицъ и движеніяхъ молодецкую бодрость. Лице по наружности было простовато; не было въ немъ русскаго дородства; поджарый старикъ умильно поглядывалъ на щедушную сосъдку, а та смотръла въ оба на улицу; въ концъ села показалась толна крестьянъ съ косами; они шли съ пъснею; но завидя Меланью, всъ остановились и перестали пъть.

«Здравствуй, пенаглядная» сказалъ косарь, повидимому старшій.

- Спасибо за привътъ, добрые молодцы. Богъ помощь, а завтра поблагодаримъ Его за наше довольство и всякую милость.»

«А завтра праздникъ, Меланьюшка?»

-«Церковный! Рождество Предтачи! будеть служба, да молитва работь не номъха.»

«Такъ приходить въ церковь?»

«Какъ же, родимый, до объдень усивещь поработать!»

«Такъ прощай же, Меланьюшка, храни тебя Господи!»

-«И васъ также, дъти мои; простите!»

Косари молча разбрелись по домамъ; изъ нихъ двое ушли въ домъ Мелапъп, вмѣстѣ съ хозяйкой, а одинъ подошелъ къ Прохору.

«Что сынокъ» спросиль Прохоръ: «много накосили?» —Таки довольно, родимый, да гдѣ же Авдотья? Что она дѣтей не смотритъ. Видишь, один на улицѣ возятся. —

«Полно, Сеня! Богъ за ними пуще нашего смотрить, да и я присматриваю, а она у больной Авонасьихи; такъ Меланья наказала; очередь на нее пришла. Ужъ миѣ и самому безъ Дуни сгрустнулось; да вотъ и гостя Богъ послалъ, а что будешь дѣлать; у Авонасьихи детей нѣтъ; а вдовье дѣло не лучше спротскаго, тутъ толковать нечего. Ступай-ко, Сеня, самоваръ поставь а я ребятишекъ самъ то спать уложу.»

Семенъ повиновался безпрекословно, а старикъ сталъ внуковъ загонять на палати. Загналъ, да и меня съ ними. Я уже не могъ разстаться съ Прохоромъ; и разговоры, и чипность, и Меланья, и все приводило меня въ удивленіе; мнѣ хотѣлось узнать подробнѣе про Меланью, про самого Прохора; про бытъ крестьянъ, но какъ приступить къ этому. Прохоръ на всѣ мон вопросы отвъчалъ коротко, и какъ то не охотно. Чье село? Государево. Сколько душъ? — Семь сотень съ небольшимъ

Кто священникъ? — Отецъ Иванъ. Кто управляющій? — Міръ правитъ, есть п начальство. — И вопросы мои истощались; я какъ то не смѣлъ начинать про Меданью. Паконецъ подали самоваръ. Я п спросилъ: давно ли ты, Прохоръ, чай пьешь?

«Не пью, кормилець! Не наше питье, а держу про господъ; черезъ наше село не мало проважихъ. А пуще въ зимнее время, лучше вина господское тъло гръетъ. Я на Москвъ узналъ про чай, да и завелъ, а самъ я, батюшка, мелкой торговецъ; торговля моя на три села; на Москвъ бываю не по разу въ годъ, такъ и этого зълья искуплю; фунтъ на годъ.»

— Такъ ты не крестьянинъ?

«Быль, батюшка, изъ Дмитровки, вонь что съ улицы видно; да Богъ помогъ, вышель на волю; тутъ себъ домишко построиль, да и въку доживаю съ сынкомъ да съ Дуней, да съ внуками.»

- За чъмъ же твой сынъ съпо косилъ?
- « А что ему дѣлать? Пусть сосѣдямъ помогаетъ, да помнитъ, что и онъ не изъ какихъ ипыхъ, а простой человѣкъ.»
  - Отъ чего же ты посслился здёсь, а не гдё индё? «Отъ чего?» Старикъ печально улыбиулся и пока-

чалъ головою. - «Молодъ ты баринъ, такъ и не диво, что про все хочешь знать.»

— Да развѣ грѣхъ, Прохоръ?» спросилъ я желая принаровиться и къ его понятіямъ, и къ языку. «Видишь, миѣ ваше житье бытье крѣпко по сердцу пришлось. На вашемъ селѣ видимо — божья благодать!»

« Тото и есть . . » перебиль меня старикъ значительно и глаза его сверкнули радостно.

—Должны же быть въващемъ селѣ люди, продолжалъ я, которые угодны Богу . . .

«Тото и есть!» перебплъ меня Прохоръ. «Право баринъ, ты умно говоришь; то то и есть, что въ нашемъ селъ живетъ Мелапья!»

- Вотъ эта, что ты разговориваль?

«Она сама, батюшка! Ну, да что объ этомъ говорить. Все село знаетъ.»

— Да я то ничего пезнаю, подумаль я и предложиль старику выкушать со мною чашку чаю; отнекивался Прохорь да не долго; удалось мнь его и усадить и другую чашку подставить и разговорился старикь . . . . «Видно ужь такъ было Богу угодно,» говориль Прохорь: «Чай ты , баринь, про Бородино и про Француза слышаль? Годовь будеть за пять до супостата, провожаль я брата на службу царскую; а у насъ въ Дмитровкъ

церковь на ту пору погор вла, такъ и отмолиться за брата было негдъ. Пришли мы оба съ братомъ, да съ матерыю, въ здешнюю церковь. Пришли мы, а въ церкви священникъ съ дьячкомъ молебенъ служить, а у молебна люди стоять, покойный Апдрей, да сынь его Василій, да дочь Меданья, да другая дочь Василиса, да еще сынъ Онисимъ, да сноха Лукерья, да деверь Луппъ, да кумъ Трифонъ, что на Москвъ въ огородникахъ, да Савва, что по зимъ въ Москву извозничать ъздить, да еще двое трое изъ родни, теперь не припомию. Всё стоять да плачуть, окромя Андрея старика, да Меданьи. Апдрея Крутоярова и мы вет знали. Затэжаль старикь въ Дмитровку иноразъ. – Какъ посмотрѣла матушка Прпна на Андрея, да на Василья тотчасъ смъкнула, что и у пихъ та-же бъда; постояли мы, пока Кругояровы отмолились, тамъ давай и сами молиться; Крутояровы стоятъ, не уходять; поглядели и на насъ за то что мы на нихъсмотрели; какъ отошли молебны, Андрей и говоритъ Принъ: Что голубка, отияли и у тебя ясна сокола; а Прина Андрею: Царю въ людяхъ больше нашего нужда. Иече хныкать. Пусть идеть, пусть служить; съ молоду еще отець ему говориль: Лаврентій, быть тебл въ службъ царской; такъ ужъ коли отецъ говорилъ, такъ дело известное, ему было про то въдомо. - Слышь, Василей, сказалъ Апдрей, не кручинься. Съ кавалерісй верпешься, а мы за тебя Бога молить будемъ. А когда, Власьевна, въ городъ? или сборщиковъ поджидать будещь? - Что ты это, Лукичъ, будто Лаврентій неволей въ некруты идетъ. Сами сходимъ, вотъ только поотдохиемъ маленько. — Да гдъ же тебъ, Власьевна, отдыхать? я твою хлъбъ соль помню, и старика твоего, Царство ему небесное; щецъ хльбнемь вмъстъ, да дътей нашихъ благословимъ, пусть идутъ, страму на насъ не положатъ, а можетъ въ одномъ полку придеть быть, такъ и насъ чаще поминать будуть. — Пожалуй, Лукичь, отъ хльба соли не быгають. — Пошли мы къ Андрею. Вотъ въ тотъ самый домъ; гдъ Меланью твоя милость видель. На проводы еще гости подошли; отмолились мы у Андреевыхъ иконъ, да мододцевъ добрымъ словомъ, кто конфикой, а кто и рублемъ, въ городъ отпустили. Воротились и мы домой въ Диитровку съ матерью; туть со мной такое чудное прилучилось; пойду ли на работу, али на палати уберусь, али въ городъ съ живностью побду, все Меланья въ глазахъ. Что за диво, подумаль я, да и давай молиться. Куда! Все нуще, да пуще; смъкнулъ и я, что Меданья мит больно приглянулась, сказаль матери; родная меня благословила, да и говорить: Видишь Прохоръ, немочь и старость одолёли. Сходи - ко ты самъ къ Андрею, поклонись отъ меня, да и попроси невъсту. Пошелъя къ Андрею, дорогой меня будто немочь какая изломала; еле поги донесли; а у Андрея пиръ горой. «Добро пожаловать, кричитъ старикъ, видно и вы про нашу радость провъдали. Далъ Богъ Меланът женишка, на все село молодца; спрота бездомный, да парень добрый. Прохоръ, полюби ты Описима и Сергъя; въ любви миръ, въ ссоръ— гръхъ! . . .

Не взвидёль я свёта Божьяго; будто нечистымь зёльемь глаза засынало! Страмь такой; на кого ни гляжу, все сдается, что тоть про мою причину знаеть; и веселье чужое будто надо мной злой смёхъ; красное слово гостя только въ жаръ меня кидаеть; а Василиса, другая дочь Андрея, подростокъ такой, будеть не съ большимъ иятнадцать лётъ, знай, миё то того, то другаго подносить: вмъ, нью черезъ силу; не досидёль на сговорё, да въ тихомолку домой, безъ шапки, баринъ, право, безъ шапки. . . . Охъ, было худо, надо быть лётъ тридцать безъ малаго прошло, да и теперь не лучие! . .»

Я вздрогнуль. Какъ, подумаль я, неужели въ этихъ полузвъряхъ страсть любви можетъ имъть такое байроповское развитие; на краю могилы онъ тяжко любитъ женщину, которую полюбилъ не онъ, а юноша свъжий, полный силы, способный и въ дикости своей къ иъ-

жнымъ ощущеніямъ только по возрасту. Неужели любовь его — привычка сердца, усвоєнная его натурѣ болѣзнь...Но я пасильно прервалъмоп размышленія, потому что старикъ, отдохнувъ, сталъ дальше разсказывать. —

«Видно такъ Богу угодно» прододжаль Прохоръ: «матушка Прина больно опечалилась, да и говорить: Эхъ Прохоръ, я твоему горю помогу; погоди годикъ другой, да и жепись на Василисъ. Даромъ что родная, а я чуть не плюнуль ей въ глаза, прости Господи гръхъ такой, да и сталь видимо западать. Тоска меня чуть со свъта не извела, диво за дивомъ со мной творилось. Пойду съ косарями съно косить, а гляжу, у Андреева дому стою; разъ, два, а по третьету разу ношель я въ церковь, да батькъ все и разсказалъ. Отецъ Иванъ похвалиль меня за правду, да п говорить: чего ты кручинишься, въдь за тебя Меланыи и отдать нельзя; ты господскій, а она Государсва крестьянка. Хоть ты и не моего приходу, да я отъ добраго совъта не прочь: ищи себъ невъсты въ Дмитровкъ. - Эхъ ты, отецъ Пванъ, подумалъ я, и безъ тебя я это знаю, да отъ Плохо приходилось мив; отецъ не легче. Иванъ не номогъ, да Богъ сжалился. Матушка Ирппа разрывалась, глядя на меня, проспла, молила не кручиниться, невъстъ миъ разныхъ называла, грозила что не

дастъ благословенія, грозила покойнымъ отцемъ; ничто не помагало. Истерзалась мол голубушка и слегла въ постельку. Меня будто что укололо; будто міромъ мнѣ укоръ сказанъ. Показалось мнъ, будто я пьяница, лънтяй, отъ Бога отступился. Сталъ я горько плакать. Съ утра кладу поклоны передъ иконами, а тамъ отъ больной матери не отхожу; все охаю, да ужъ не про Меланью, а про матушку Ирину: вижу у Бога на меня гибвъ великъ: нътъ матушкъ дучие. Подъ вечеръ одного дня кончаться стала: я бухъ ей въ ноги, а душенкой моей дрянной къ Отцу небесному. Куда тутъ пересказать, что въ моей душъ творилось; и Божію Матерь и всъхъ святыхъ заступниковъ, кого зналъ, встхъ помянулъ; то была не молитва, а будто сонъ какой; вспотыть, батюшка, а поть такой холодной; еле всталь. Гляжу; спить моя родная, спить моя ненаглядная и къ утру только слаба стала, а немочь Господь Богъ отогналъ. И моему горю пришель добрый годъ; чтобы матушка Ирина не серчала, да съ сердцовъ чтобы оплть въ постельку не слегла, такъ я къ Андрею пи погой, всегда у нея на глазахъ; прошло не мало времени, глядимъ гости: и Андрей съ Василисой, и Сергъй съ молодой жепой Меланьей, и Онисимъ, откуда ни возьмись, также женатый; полна изба стала гостей; матушка Ирина давай пироги печь, а у меня старую немочь будто изъ сундука вынуло. Только ужъ и я быль не тоть. Не балуй, говорю самъ себъ, гръхъ по чужой женъ тосковать; надо своей бабой завестись, да бухъ Андрею въ ноги; отдай Василису. А старикъ говоритъ: Охъ, Прожоръ, радъ бы радехонекъ, да не въ обычав. Ты самъ знаешь. — Да съ тъмъ и уъхалъ. У тхалъ Андрей. Оно такъ было по зимъ. Морозы богатырскіе. Душъ весело, какъ иной разъ утромъ прихватить. На диво зима стоя-Убхаль Андрей посла вечерень; проводили мы его да еще на сани смотръли; и сани изъ виду пропали. Матушка въ избу ушла, а я стою на морозъ да гляжу на небо чистое, а тамъ будто праздникъ какой, будто свъчи передъ иконами, звъздочки горятъ святымъ полымемъ. Задумалъ я думу, да и думаю такъ себъ что то пустое, ни то, ни се, будто оржкъ безъ зерна; продумаль, да и опять глянуль на небо; а тамъ диво небесное: звъздище большое съ косматымъ хвостомъ, будто метлой изъ огня, пебо мететъ. Тьфу ты нечистая сила! молвилъ я, отплюнулся, перекрестился, гляжу, диво ни съ мъста, я сосъдей кликнуль, не мнь одному чудилось, всь видять, и пошли толки: кто войну, кто голодь, а всй недоброе гадають. Знаете вы много! подумаль я, это про меня знаменье. То-то глупая молодость! Про весь міръ

православный, про всю Русь была та звъзда и по весиъ вся Дмитровка въ поле не идетъ. Старики и ребятишки, молодые парип и красныя девицы, всё на улице до поздней поры стоять, да кто бы пи быль протажій, стой, выспрашивають: далеко ли Французъ, гдв Государь, скоро ли въ Дмитровку будетъ, гд в Французу поги подшибуть?-«Подъ самой Москвой» сказаль какой то кавалеръ. Онъ въ Москву отъ самаго Царя съ письмомъ подъ Москвой, такъ путь Французу черезъ Дмитровку, потому что она на большой смоленской дорогъ стоитъ. Туть другой кавалеръ проскакаль, только отъ него и слышали: завтра Французы къ вамъ будутъ. Вотъ мы ужъ туть безо всякихъ толковъ за иконы, что у кого было, въ телъги нагрузили, да къ сосъдямъ за ръчку, въ Государево село, перебрались. Мосты на ръчкъ поломали. Ждемъ день, другой, пътъ супостата; мы ужъ было думали, что наши его въ штыки приняли, да искололи. На третій день по утру гуль пошель такой, будто земля гдв то ломится; пуще да пуше, небо ясное, а громъ идеть безъ устали... Подъ вечеръ стихло, только по смоленской дорогв, стоять зарева словно цвлыя льса горять. Мы вев на улиць и започевали. «Пу, пришло времячко» говоритъ Меланья: «прости Господи, а

если Москву возьмутъ.»— «Что ты дура» говоритъ Сергъй (такой грубый!) «не говори такого; языкъ окоченъетъ.»— «Эй возьмутъ, Сергъй, и какъ не взять, коли добрые молодщы по избамъ сидятъ, на войну, будто на горълки, засматриваются; поди-ка, колибъ наши, да Дмитровскіе на супостата ношли; вотъ ужъ, какъ хочешь, а перышекъ бы у Француза много повыдернули. А такихъ селъ у Государя, да у господъ, мало ли? Подыми какъ всъхъ, такъ сколько ни есть на землъ народовъ, и Французскихъ, и Нъмецкихъ, и Татарскихъ, всъхъ со свъта сгонятъ; будь я не баба, на улицъ-бъ сложа руки не сидъла...»

«Я иду!» крикнуль я. Русскому народу только добрый кличь надо; на всякую удаль самимъ Богомъ сдѣланъ. Всѣ встали, всѣ за мной; сами не знаемъ куда идти, а Меланья тоже встала, будто выросла, да и указываетъ. «Добрыя дубинки, братцы, да топоры за поясъ. Ступайте на огонь: тамъ Французы воруютъ....» Право, баринъ, смѣхъ какъ вспомнишь, а тогда было не до смѣху; все за правду творилось. Безъ начала нигдѣ порядку. Я поклонился въ ноги Меланьи, да и говорю: матушка Меланья, видио твоими устами Богъ говоритъ; будь же нашимъ старостой... Видно рѣчь моя пришлась ей по сердцу, а больше, видно было такъ Богу угодно. Меланья и говоритъ: «Колия у васъ староста, такъ слушаться, и мужской и женской пародъ! Вы ступайте, на промыслъ противу супостата, а наше дёло женское, мы въ церковь: пусть отецъ Иванъ Богу служить, а мы молиться станемъ. Инкто въ печи не моги огня раскладывать; постъ, по-ка Божій гнѣвъ не минуетъ!»

«Слушаемъ, матушка Меланья, крикнулъя, слушаемъ твоего святаго слова! Богъ помощь, пойдемъ! . . .

Право, баринъ, у Бога въ чудесахъ нѣтъ недостачи. Иошли мы на огопь, да и наткнулись на пушки. Насъ окликнули, свои! Тутъ съ пушками былъ какой то полковникъ; видно у него была большая власть; другіе генералы и полковники всякую честь ему отдавали. Онъ и спрашиваетъ: «Куда вы, ребята?» «Идемъ Француза бить. . . » «Доброе дѣло, говоритъ царскій богатырь, доброе дѣло; только васъ такъ задарма супостатъ изведетъ. Вы большой дороги не держитесь, а гдъ темный лѣсъ или рѣчка безмостая, вонъ тамъ вашей удали пожива. А хотите, я вамъ дамъ и командира, онъ съ военнымъ дѣломъ больше вашего знакомъ.»

«За совътъ спасибо»: отвъчалъ я: «а царскихъ людей для себя прибереги, у насъ есть свой староста—Мелапья. На томъ и прости. Страхъ Француза хочется.»

«Дай Богъ успъха, добрые молодцы!»

Только мы и слышали, да въ темпый лъсъ; засъли;

сидимъ, глядимъ, то и дело наши проходятъ. Господи Боже мой, подумаль я, сколько у русскаго Царя людей. Чай со всъхъ концевъ согнали; а они проходятъ, да и ругаются; не приведи Богъ какъ осерчали; горланять: зачемь мы съ поля сощин, коли поле наше; сломаль супостать зубы объ наши пушки, что его жал ть; надо было докалачивать, что зм'йю подколодную, а мы его только порохомъ обкурили. И знаешь, баринъ, кто ни идеть, пешій, конный, все такой толкь ведуть, на княжую мудрость сумленіе взводять; а мы себъ сидимъ; къ утру и обозъ царскій мимо насъ протащился, а Француза нътъ какъ нътъ. Сергъй и давай корить меня: видишь, говорить, баба тебя опростоволосила. II безъ насъ сколько у царя людей, а отъ Француза уленетывають; видишь, какіе у насъ дмитровскіе богатыри, въ лъсу до того досидимся, что медвъдь или другой какой ни есть эвърь косточки наши сгложетъ. — Эхъ, Сергъй, Сергъй, гляди, чтобы за такія ръчи Богу не ноплатиться. Только я это вымолвиль, солдаты на коняхъ мимо насъ проскакали. Кричатъ не по человъчьи, да и по одеждъ Нъмцы. Проскакали да и опять назадъ. Къ вечеру и повалила нечистая сила. Право не лгу, баринъ; всю почь и весь другой день, все разношерстые полки шли, такъ, что Онисимъ сначала считалъ, а по-

томъ и счетъ потерялъ. Прошли, потомъ обозы потащились. Куда! Намъ и приступу нътъ; видимъ, что не подъ сплу; дождались мы вечера, да въ старую долину и потянули. Сергъй во всю дорогу трунитъ надо мной, а потомъ и надъ старостой нашимъ; пока надо мной, мнь и горя мало; а ужъ какъ старосту обидълъ, я осерчаль и говорю: «эй. Сергьй, уймись, не то худо будеть,» а онъ на драку лезетъ. Я ему говорю; побереги себя для Француза, а я тебя пальцемъ не тропу, ты Меланьинъ мужъ. — Такъ чтожъ, чте я Меданьинъ мужъ? — Такъ то, что мнъ тебя бить не приходится. — Да чтожъ тебъ Меланья, сестра, что ли? — Про то я знаю, бодрясь, сказалъ я, а у самого кошки по сердцу заходили. Прости Господи, не доброе на умъ взбрело, да гляжу: на право Дмитровка горитъ. Ахъ, баринъ, миъ почудилось будто я самъ загоръдся; вырвалъ я изъ за пояса съкиру, да очертя голову-въ Дмитровку побъжаль; гляжу, а на старой долинъ люди чернъютъ; по шерсти узналъ супостата; вижу, что въ Государево село нуть держатъ . . . И Дмитровка горитъ , и Меланью нехристи обидъть могутъ, а правду тебъ сказать, баринъ, Меданья тогда была что наливное яблочко, что на лътнемъ солнышкъ подрумянилось. Я назадъ; догналъ товарищей; сказаль про бъду; мы скорье цвликомь къ ръчкъ; набъжали Французы, да ни одинъ въ Дмитровку не воротился; чай и теперь въ земль ихъ невъдомо, гдъ лежать ихъ косточки, а тёхъ косточекь и туть иёть; далече ихъ ръчка унесла. Сталъ сговорчивъе Сергъй, какъ съ бѣдою лицемъ къ лицу повидался. Разсказали мы Мелань в про нашу удаль. Напугала она насъ порядкомъ. И не обрадовалась, а въ придачу, давай за души супостатовъ молиться. Этакого промежъ насъ и старики не слыхивали. Стали корить Меланью. А она посмотреда на всехъ и на стариковъ, что на глупыхъ подростковъ, да и говорить: «Всв мы во христь братья. Война-только ссора. Кто напаль, тоть и поплотится, а людей все таки жаль; не гады же, а люди!» Старички прикусили язычки; а меня будто рублемъ подарили. Что пи скажеть Меланья, такъ мив весело, будто я самъ умное слово сказаль; кто ни похвалить Меланью, будто меня хвалить. Ну, баринь, сгорвла и Дмитровка и тихо стало; Французъ подъ Москву пошелъ, а къ намъ въ село кумъ Трифонъ, что въ огородникахъ, изъ Москвы пришель да и баить, что князь велёль Москву Французу отдать. Не успъльјонь этого вымолвить, Меланья бухъ па земь, глаза закатились, всв ахнули, а л. . . Охъ, баринъ, и теперь больно, какъ вспомию. Я только руки къ пей протяпуль, только и кричу, будто меня чёмъ

пришибло: «Меланьюшка, свътъ ты нашъ, радость-Меланьюшка, не покидай насъ, вст мы безъ тебя сиротами будемъ.» Тутъ и другіе за мной пристали къ Меланьъ, и Андрей, и матушка Ирина, и жена Онисима, п другое бабье, какое туть прилучилось; подияли мы ес, уложили на постельку, а Сергъй съ перепугу, али съ доброй догадки, за отцемъ Иваномъ побъжалъ. Все не впрокъ. Не открываеть глазъ Меланья, да и полно. Всю поченьку промаялись; къ утру будто пріуснула, да не ладно, сонъ не сонъ, а будто она въ огнъ горить, да вздрагиваеть; девять сутокь, батюшка, девять сутокъ продержала ее немочь въ огнъ; и потомъ и сонъ пропалъ, и ъсть ничего не можетъ, ни руки не подниметь; лежить, да на всёхъ такими глазами глядить, что не приведи Господи. Воть ужь туть нечего делать, не стану грежа тапть, полюбиль я Василису, не за то, что она Василиса, а за Меланью. Я не сплю, Сергъй не спитъ, и Василиса глазка не прижмуритъ. Такъ возлъ больной сестры и сидитъ. — За большимъ горемъ и радость большая. Слышимъ, что наши полки опять на Смоленскую дорогу потянули; что за диво? знаемъ, слышимъ, что Французъ давно уже въ Москвъ пробавляется; уже и осень на дворъ; по всему царству плакать перестали, слезъ не хватило, а наши полки опять на Смоленскую! Сидимъ мы подъ вечеръ у больной Меланьи, да и думаемъ каждый про себя: «что за
диво? Не умираетъ Меланья, а нътъ лучше.» А она голову къ окну повернула, да и глядитъ на солнышко;
правда ни словечка не обронила, да у меня сердце екнуло; у Меланьюшки на глазахъ слезинка, у меня другая,
давай и я смотръть на солнышко и право, не повършшь
баринъ, и самъ бы я другому не новършлъ, а чудилось
ли миъ или за правду, мимо меня Меланьина молитва
слышно проходила . . . Охъ баринъ, рай на землъ, да
и полно.»

Желаль бы я отыскать въ свётё актера, который бы могъ сказать послёднія слова Прохора со всею полнотою и силою чувства, съ какими ихъ произнесь мой старикъ . . . Конечно и съ актеромъ случилось бы тоже, что и съ Прохоромъ . . . Онъ не могъ продолжать разсказа; прошло болёе десяти минутъ, пока Прохоръ вышель изъ глубокой задумчивости, въ которую впаль послё этой фразы . . .

«Такъ что же Прохоръ?» спросплъ я.» Наши вышли на Смоленскую дорогу; Кутузовъ ждалъ врага и готовилъ ему проводы . . . .»

«Проводы!» сказаль старикь съ усмѣшкой: «хороши проводы , ... Да еще и до проводовъ поплатился Фран-

цузъ и людьми и казною. И къ намъ въ село зашли было за живностью, да живые не воротились; а еще у нихъ и пушка была. Да не о томъ ръчь, а о томъ, что послѣ той благодатной молитвы слышимъ барабанъ бьеть; всё мы на улицу; полкъ не полкъ; а людей не мало; наши; стоимъ мы съ Онисимомъ и на ратныхъ людей любуемся; а они пришли гурьбой, старшій кличетъ старосту; вышелъ Андрей; разведи ихъ по фатерамъ; апъ тутъ Андрею кто то изъ служивыхъ въ ноги повалился. Василей! Не успълъ Андрей крикнуть Василей, а уже я кричу: брать Лаврентій! Право, на горяхъ, да радость такая, кажетъ втрое; потащили мы нашихъ служивыхъ къ Меланьъ: та, какъ увидъла брата, закричала, да и давай кончаться . . . Батюшки свъты; ужъ мы и радости своей рады не были; вывели служивыхъ вонъ изъ избы: послади за отцемъ Пваномъ; тотъ со Святыми Дарами спъшно пришелъ. Запълъ дьячекъ; я у самой кроватки стою да какъ заслышаль дьячка, такъ и одурфаъ; только и говорю: Вотъ тебфразъ, пропала моя головушка . . . Ахъ ты, Меланьюшка, будто молитва наша до Господа не дошла? . . А Меланьюшкъ будто легче стало, приподнялась на постелькъ, диво, прежде руки поднять не могла, а теперъ сама крестъ сложила, причастилась и успула. Простояли мы падъ

нею не долго; опять въ деревнъ забарабанили. Я и покалякать съ братомъ не усивль; только его и видвлъ; мимо оконъ прошли наши солдатики, а Меланья проснулась; откуда усмъшка взялась; Господь Богъ языкъ ей разръшилъ, да на новое диво. «Благодарите Господа» сказада Меланья, не то чтобъ громко, не то чтобы и тихо: «гонитъ Опъ супостата изъ Москвы бѣлокаменнной; пришель копець гивву Божію. Молитесь!» Матушка Прина первая на земь, да стала поклоны класть; мы за нею а туть кумь Трифонь въ двери. «А знаете» говоритъ, «зачемъ солдаты ушли? — Пошли Француза ловить; хотыть изъ Москвы убъжать.» Съ той поры всё повёрили что на Меданьъ Божья благодать. Самъ отецъ Пванъ прищель на другое утро да и давай распрашивать: «Скажи, Меланьюшка, откуда ты объ Москвъ вчера провъдала; въдъ заправду Французъ отъ насъ уходить.»

«Э не то еще будеть» говорить мол голубушка, да такая веселая, будто совсёмь и больна не была. «Немочь мол оть Госнода; слава Ему и честной Богородицё и святымь заступникамь; хорошо мий было; я мой обёть сотворила, слова не вымолвила, пока Французь въ Москв быль; правду сказать тяжело мий было; я и смерть видела; темпо душё становилось, да призвала я Его, и смерть отошла, и во сиё увидала я, какъ Французь изъ

Москвы тронулся. Слава тебѣ Господи! Укрѣпиль ты меня на трудное дѣло; а теперь намь еще много работы, пока землю православную отъ заморскихъ гостей очистимъ. Богъ вмѣстѣ съ нами; и морозы и стужи издалеча идутъ; и на поляхъ лягутъ; и на рѣкахъ пото-иутъ; и въ городахъ, словно тараканы вымерзнутъ, на то воля Божія!»

И сбылось все по словамъ Меланьи. Начались проводы, какихъ земля Русская не запомнитъ; и пришли морозы и стужи; словно дрова везли, да растеряли по дорогѣ, столько мертвецовъ; слышали мы опять нушки, да ужъ не страхомъ сердце билось; пусто стало въ околицъ. Схожу ка я на пенелище, въ мою родимую Дмитровку; сказаль и пощель; иду; за старой долиной, есть овражекъ, черезъ овражекъ — также есть дорога; ближе, да зимой пебережно поъдещь, такъ въ снъту и завязнешь; ну, а для насъ Дмитровскихъ вездъ дорога, каждый кусть знаю на память. Пошель я на этотъ овражекъ; хотълъ по косогору обойти, да гляжу изъ сугробовъ что то зеленое торчить; ящикъ не ящикъ, тельга не тълега, окована, словно сундукъ церковный, подошелъ я, гляжу: точно сундукъ, только на колесахъ; я кое какъ сиътъ разгребъ; замокъ виситъ; съ пудовикъ будеть; сталь и подальше снъгь раскапывать, да чуть и

самъ не провалился; вотъ я себъ длинный шестъвырубиль, да и давай издали сибгь бороздить; что же, баринъ; мерэлыхъ людей человъкъ шесть открыль, да лошадь. Видишь съ дороги сбились, не могли изъ сугроба лошадь вытащить, изъ силъ выбились, примерэли, а ихъ снъгомъ и занесло. - Пошелъ я въ Гусадарево село, да заложиль свою лощадку въ сани; никому про находку ни гугу; съ большимъ трудомъ ящикъ тотъ выташилъ п съ кобылой, что издохда; людей тёхъ на сани, а сундукъ сзади прицъпилъ, да и прівхалъ въ село. Всъ сбъжались диво смотръть, хотъли сундукъ ломать. Я говорю: Не замай! не наше! Государево; такъ какъ есть на Москву отвезу, али въ нашъ городъ, да начальству п отдамъ; а у мерзлыхъ отберу, что мертвому не пригодно, ружье, саблю, да и хороните себъ ихъ тъла, а это государева добыча; такъ ли, Меланьюшка?»

«Такъ Прохоръ! « молвила Меланья и міръ за нею говоритъ: такъ, Прохоръ! Парядилъ Андрей миѣ въ помощь Онисима и поѣхали мы съ нимъ въ уѣздъ. Прітъхали, а тамъ никакого начальства. Горожане всѣразбрелись отъ Француза, да еще и не вернулись; только козаки, да пушки, да полковникъ, да солдаты; Козаки насъ тотчасъ захватили, да къ тому полковнику. Онъ тогда уже не былъ полковникомъ, а енераломъ; какъ

посмотрыть на меня, такъ и обрадовался. «Ба!» говорить: «старый знакомый! Что много ли извель супостата?» Я ему все и разсказаль, да и про находку прикинуль. Ну, баринь, стыдно разсказывать, а полковникь, право не лгу, взяль да и поцёловаль меня, а онъ тогда уже не быль полковникь, а енераль; пушками правиль. Поцьловаль, да и говорить офицерику съ усиками, такому знатному парию, что просто кровь съ молокомъ: «Ну, говорить, воть, мой другь, мужикъ, а не корыстуется чужимь добромъ; а знаешь ли, пріятель, что это твое добро по закону. «Не знаю, кормилець!» Такъ знай же. Не хочу и смотръть что тамо у тебя въ сундукъ. Ступай съ Богомъ, а за то, да се. . .» пошель хвалить меня, да и свель на спасибо; да и прикинулъ: «колибъты быль мой, я тебя за такое дъло подариль бы волей. . .»

-«А чей ты?» спросиль офицерикь съ усиками.

Я сказаль. «Такъ ты мой!» крикнуль офицерикъ. «Не знаю; можетъ статься и твой; мы своего молодаго барина въ глаза не видали, слыхали только, что онъ въ Питеръ своимъ доходомъ пробавляется.» «Ну, Прохоръ.» сказалъ молодой баринъ; (то онъ и былъ заправду) «ну, Прохоръ, видио Богь тебя жалуетъ.» Я вспомнилъ про Меланью и охнулъ про себя, а баринъ говоритъ: «Я твоему счастью не помъха; дарю тебъ волю, а отпу-

скиую изъ Питера пришлю; а чтобы ты быль покосит, воть тебь моей руки письмо . . » Сыль онь къ столу, паписаль, енераль оть себя приписаль доброе слово... П я вернулсявъ Государево село и съ волей исъбогатствомъ; въ томъ сундукъ, какъ мы его вскрыли, золота столько что хоть пригоршиями бери, да разбрасывай; на всю Москву хватить . . . Что съ нимъ дълать? Повезли мы то золото къ отцу Пвапу, да въ церковь и поставили. Вернулись домой. Всв мив въ ноги кланяются. Всв за меня дочерей сватають. Каждый на распросъ идеть, что я съ такимъ богатствомъ творить буду . . » Не мое, говорю я, то добро Божіе. Мы люди погорълые. Раздъльмся по братски, да обстроимся. Доброму барину невзначай припасемъ; да на новую церковь въ Дмитровкъ, да на здъшнюю церковь, да на бъдпыхъ, а бъднымъ пусть Меданья раздаетъ. А уменя одна просьба, Андрей. Я теперь вольный; гдф захочу, тамъ и усадьбу заведу... «Зпаю, знаю...» молвиль Андрей и подвель ко мив Василису . . . Что тебв, баринъ дальше, расказывать. Какъ сегодня, такъ и цёлый вёкъ прожили, дай Богъ и умереть на томъ же; только бы не врознь съ Меланьей; изъ стариковъ только мы и остались: Меланья, да я, а молодежь нашу самъ изволилъ видъть. Точно, милостивъ Богъ, и правду молвить, Мемалаго, а чай за Меланьей ни одного грѣха и отецъ Малаго, а чай за Меланьей ни одного грѣха и отецъ Иванъ не знаетъ. Она у насъ и казначей, и совѣтъ, и сваха, все. Безъ нея ин крестинъ, ин сватьбы. Въ го родъ парень идетъ, Меланьѣ скажется, а она той вла сти не искала; Богъ ее нашимъ старостой поставилъ... Охъ, Меланья, Меланья, только мнѣ одному пришлось отъ тебя печаль знать и тоску нести, и не замретъ моя тоска до послѣднихъ проводовъ... И тамъ...»

Старикъ остановился и устремилъ сверкающіє слезой глаза на икопу Спасителя. Долго стоялъ онъ такъ; наконецъ вздохнулъ и сказалъ тихо:

«Нъты! Тамъ мы будемъ вмъстъ!»

н. кукольникъ.

REPYCAARINGS.







Co Kape Bopodoche

## **ТЕРУСАЛИМЪ.**

Одно льто я проведь въ Петербургъ — и пикогда не забуду этого льта. Мои знакомые разъвхались: кто за границу, кто въ Гельсингфорсъ, кто въ Ревель; самые тяжелые на подъёмъ вывхали на дачи. Скука смертная. А между тъмъ лътнее солице немилосердно раскалло мощенныя камнемъ улицы и тротуары. Нестерпимо душно, подумаетъ человъкъ, хоть бы вътерокъ дохнулъ. И вотъ онъ, легокъ на поминъ, летитъ прямо вамъ въ глаза и засыпаетъ ихъ самою тонкою, ръзкою каменною пылью. Поневолъ попросишь дождя. Странное существо человъкъ, ему ни чъмъ не угодишь! Пошелъ дождикъ; не много стало веселъе; три березки въ саду мо-

его сосъда персмънили прежній съропъгій цвътъ на бльднозеленый, разныя незнакомыя лица начали выносить на дождикъ разные горшки съ цвътами; на улицахъ появились зонтики, мокрыя бороды, мокрыя дрожки, слегка подобранныя платья, вывороченные плащи, шляны покрытыя носовыми платками, подъ воротами составились небольшія общества. Городъ пріятно перемѣнился.

Вы сидите у окна часъ, другой, все таже панорама: все идетъ дождикъ; однообразными косыми нитями снуетъ онъ передъ вашими глазами, однообразно шумитъ вода съ кровельнаго жолоба, а тутъ, на бъду, прямо противъ васъ черезъ улицу, какой то мастеровой, въ красной рубахѣ, взобравшись на крышу пятаго этажа, заколачиваетъ гвоздь и тянетъ, не приведи Господи, какую заунывную пъсню. – Пора бы и перестать, думаете вы. Какъ бы не такъ; мастеровой пожалуй перестанетъ, когда пойдетъ объдать, а дождь въ Петербургъ скоро не унимается... Туча кажется прошла, вздохнешь свободиже, а отъ Коломны подымается другая еще синъе прежней. Эта пройдеть, отъ Васильевскаго острова пожалуеть третья, за ней четвертал и такъ далъе, одна за другою вспрыскиваетъ добрый Петербургъ - черезъ часъ по ложкъ какъ говоритъ одинъ аллопать. И дождь скученъ! . . .

Поёхаль къ одному знакомому на дачу — тамъ тотъ же городъ: стриженыя деревья, люди разодётые какъ на балъ, чай съ дурными сливками и, въ заключеніе, французская кадриль подъ фортепьяно.

На другой дачѣ все народонаселеніе пграло въ преферансъ. Вы кажется не прасте, сказалъ мнѣ хозяинъ.

«Не играю.»

— Такъ гуляйте, будьте какъ дома, у насъ сущая деревня, безъ церемоніп! . . .

Я ушель въ рощу и отъ нечего дёлать выстрёлиль по воробью. Минуть черезъ пять прибёжаль хозяинь, блёдный, встревоженный, съ пиковымъ тузомъ въ рукахъ.

— Ахъ, батюшка, что вы надѣлали! . . . кричалъ онъ издали задыхаясь, здѣсь дача Его Сіятельства, вотъ смѣжная съ нашею, а у нихъ мамзель англичанка такая нѣжная, дверью хлопнешь, уже въ обморокѣ, а вы стрѣляете! . . . . Тутъ мой знакомой сдѣлалъ рожу, на которой весьма легко можно было прочитать: и невѣжа и грубіянъ, и нелегкая тебя носитъ, и ты меня разсоришь съ Его Сіятельствомъ.

Я извинился передъ хозяиномъ и уѣхалъ съ твердымъ памѣреніемъ не посѣщать дачи человѣка безъ церемоніи. По дёломъ, думалъ я, какъ искать удовольствія на дачѣ у людей, занятыхъ службою, у людей съчинами и орденами, у которыхъ и житье на дачѣ есть своего рода служба. . . Они и дачу выбираютъ не по мѣстоположенію, а по сосёдству съчёмъ пибудь полезнымъ, если не въ настоящимъ то въ будущемъ.

Завтра поъду къ своему старому лицейскому товарищу. Кстати же онъ меня извъстиль великольнымъ письмомъ о своемъ переъздъ на дачу и прислалъ адресъ. Правда, онъ и въ Лицеъ считался просто добрымъ малымъ, съ нимъ пороху не выдумаещь, а все таки проведещъ время; человъкъ рожденъ для общества.

На карточкъ моего лицейскаго товарища значилось: На Петербургской сторонь въ Разношорстной улиць, домъ купца жены Иванова.

Извощикъ никакъ не соглашался везть меня въ Разношорстную улицу, а предлагалъ доставить на большой проспектъ. «Отъ большаго проспекта, дескать, рукой подать, пройтись пріятно, баринъ.»

— Отъ чего же ты не хочешь свезти въ Разпошорстную?

«Тамъ для нашего брата не ладно,» отвъчалъ извощикъ почесываясь.

- Почему?

«Грязновато маленько, другой разъ лошадь станеть, другой разъ дрожки оставишь, а для вашего благородія широкой путь, деревяпныя папели на удивленіе.»

— Хороша должна быть дача! Пошоль! . . . —

Не стану описывать моего путешествія изъ улицы въ улицу по тротуарамь сдёланнымь на удивленіе, ни удивленія, съ какимъ посмотрёли на меня три утки, плававшія на улиць передъ домомъ купца жены Иванова, ни радости моего стараго товарища, который, въ халать и пестрой шапочкь, встрытиль меня въ воротахъ и привель въ свою квартиру, состоящую изъ компаты съ однимь окномь на мезонинь, состроенномь, должно полагать, изъ старой барки. Вътеръ свободно входиль въ щели, гуляль по комнать и шевелиль на стынахъ старыя бумажныя обои.

— Не великолъпна твоя квартира.

«Чёмь же она худа для дачи? Впрочемь если что и не такъ, можно потерпёть лёто для чистаго воздуха. Туть мой товарищъ чихнулъ — и я чихнулъ — вёро-ятно отъ чистаго воздуха.

На другой день у меня больла голова. —

Если вы любите природу, чистую, дѣвственную природу, какъ она вышла изъ рукъ Великаго Мастера, не искаженную приторнымъ искуствомъ человѣка, — вамъ не понравится Петербургъ лѣтомъ.

Если вы проводили весну на плодоносных равнинах Украйны, если вамъ полюбились пестрые ковры степей, когда съ востока тихо подымается солнце и утренній вътерокъ, свъвая легкій паръ благовоній, пронесется по степи, и заволнуется она въ разноцвътных отливахъ, и засверкаетъ росистая милліонами алмазовъ... а надъ нею высоко поютъ, звенятъ, заливаются степные жаворонки; — и если въ эту минуту, тихо, безсознательно подгибались ваши колтин, слеза навертывалась на ръсницъ, и вы безмолвно молились Богу... тогда... тогда вамъ не полюбится петербургское лъто.

Если вы скакали по этой степи на ръзвомъ бъгунъ, такъ-безъ цъли, безъ намъренія, отъ разгула воли, и вътеръ дуль вамъ въ лицо, шумълъ за ушами, а ретивый конь, вытянувъ шею, распустя гриву, фыркая и раздувая широкія ноздри, летълъ все шибче и шибче, по сторонамъ мелькали кусты ракиты, сливаясь въ желтыя струйки, воздухъ бользненно-пріятно спирался въ груди вашей и волоса на головъ поднимались отъ какого-то поэтическаго восторга; — или если вы проводили теплую украинскую ночь въ саду, подъ тънью цвътущихъ черешень, сквозь вътви которыхъ виднълось вдали темно

синее небо, двѣ три звѣздочки, да прокрадывался золотистый лучь луны . . . кругомъ льется полный нѣги запахъ каприфолій и ночныхъ фіялокъ... Вездѣ тихо... тихо. . . Только надъ вами поетъ соловей свои неподражаемныя пѣсии, да порой шевелнетъ крылышкомъ, тронетъ вѣтку и осыпетъ васъ бѣлыми душистыми лепестками черешневыхъ цвѣтовъ; — если вы сочувствовали этой ночи, если въ груди вашей толпились непзвѣданныя, необъясненныя спокойно-сладостныя чувствованія, — тогда вы будете скучать лѣтомъ въ Цетербургѣ.

О милая мол родина! Прекрасная Украйна! . . . я вспомнилъ тебя, и мнѣ стало скучно, душно въ пыльномъ городѣ. . . .

«Человъкъ! . . .»

- Чего изволите?
- «Подай миъ ружье и нозови легавую собаку.»
- Слушаю-съ.

«Если меня кто будеть спрашивать, скажи: уѣхалъ на охоту.»

- Слушаюсь. Когда прикажете дожидать васъ?
- «Разумѣется не сегодня.»
- Завтра?

«Пи завтра, ни послъ завтра.»

- Слушаюсь. Стало быть за послъ завтра.

«Можеть быть черезь недѣлю, черезь двѣ... какъ придется...»

- Какъ придется? Слушаюсь.

Долго смотрёль мий въ слёдь мой человёкь, стоя на крыльцё; его брови были подияты отъ удивленія, правая рука за жилетомъ, лёвая нога впередъ, какъ на портретъ Колокотрони.

Часа черезъ два я уже илылъ въ большой крытой лодкъ въ Шлисельбургъ, а оттуда въ Ладогу. Рыжая борода за рубль или за два серебромъ взялась доставить меня въ Ладогу очень скоро. Въ лодкъ было порядочное общество: два офицера, два чиновника и старуха помъщица съ илемянницею, не давно выпущенною изъ какого-то института. У насъ завелся общій разговоръ, точно въ Нетербургъ: офицеры говорили о парадахъ, чиновники о наградахъ, помъщица совътовала всъмъ инть нобольше чаю, потому что въ ладожскомъ каналъ не нозволять ставить самоваръ, а институтка со слезами вспоминала объ виститутъ и безирестанно спрашивала: не знаете ли вы m-clle А?

«Не знаю.»

— А. m-elle Б. не встръчали? «Иътъ.»

- A m-elle. В. не знаете?
- «Кажется видель где то.»
- Ахъ какъ я рада! Не правда ли она прелесть!... «Да! . . .»
- Върно вы слышали, какъ она отвъчала изъ Исторіи на послъднемъ экзаменъ. . . .?

«Не помню.»

— Вспомните! Вѣрно вы объ этомъ слышали въ городъ. Опа такая блондинка! А вы знакомы съ т. Дорошевскій?

«Кто это?»

— Нашъ учитель чистописанія! Вы развѣ не у него учились писать?

«Кажется не у него.»

- Быть не можеть, онь весь свъть учить писать...

Въ подобныхъ разговорахъ мы прівхали въ Шлисельбургъ или въ Шлюшинь, по выраженію лодочника. Здёсь нашъ лодочникъ побранился мимовздомъ со встрёчными лодочниками, принялъ нёсколькихъ пасажировъ, изъ простаго званія, усадилъ ихъ на палубѣ, и наша лодка, оставя красивую Неву съ ея живописными берегами, потянулась по длинному узкому Ладожскому каналу, прорытому между лёсистыхъ болотъ. — Вотъ здёсь ужъ, батюшки, попоститесь безъ чаю, сказала помёщица. . . .

Вечеръло. Два офицера и чиновникъ съли играть въ преферансъ, другой чиновникъ кормилъ институтку мятными лепешками, помъщица варила на конфоркъ кофей и радовалась, что на зло всъмъ приказанілямъ водянаго начальства, она будетъ пить горячее въ каналъ. Лодка шла тихо; изръдка лодочникъ покрикивалъ: правъй, лъвъй! да посылалъ какое нибудь крупное слово дровяной баркъ. . . .

И вдругъ ровный чистый теноръ протяжно запѣлъ на палубъ.

Офицеръ, собиравшій взятку, на минуту остановидся. Институтка перестала сосать мятную депешку.

«Кто-то поетъ» глубокомысленно замътилъ чиновникъ.

— Какой нибудь мужикъ, отвъчала помъщица, мъшая ложечкой въ кофейникъ.

Я вышель на палубу.

Около мачты нёсколько человёкь изт простаю званія кушали какую то зелень; далёе сидёль старикь и пёль вечернюю молитву; онь быль одёть въ простой сёрой кафтань, возлё лежала котомка и палка, къ палкё быль приколочень маленькими гвоздями какой-то сухой листокъ. Заходящее солнце послёдними лучами освёщало окрестныя пустынныя мёста, золотило верхушки темныхъ елей, сверкало въ струйкахъ канала, горёло на рыжей бороде нашего лодочника и наводило кроткій свётъ на спокойныя черты лица старика, на его сёдую бороду и длинныя пряди бёлыхъ волосъ, разсыпанныхъ по плечамъ.

Пѣсни старика, дышавшія благоговѣніемъ, кротостію и преданностію къ Всемогущему, спльно отозвались въ глубинѣ души моей; его физіономія такъ рѣзко отличалась отъ физіономій крестьянъ, ѣвшихъ спокойно зелень, что я рѣшился непремѣнно съ нимъ познакомиться.

Предчувствіе меня не обмануло: подъ сёрымъ кафтаномъ старика я нашель человёка умнаго, видёвшаго свётъ, много читавшаго, образованнаго. . . но дучше я вамъ передамъ сколько могу его разсказъ его же словами:

И я когда-то быль молодь, говориль мив старикь, быль богать, ввроваль въ дружбу, въ любовь, въ постоянство земнаго счастія — и быль гордь, какъ человікь, пока удары судьбы не смирили меня . . . . Къ чему вамь знать мон житейскія отношенія? . . . Родные и близкіе оклеветали меня . . . друзья ограбили, сильные не узнали меня въ несчастін и, боже прости имъ, на-

см'вялись надо мной... Но она — вы поймете меня, если когда нибудь любили, - она взяла меня за руку и съ ангельскою улыбкою сказала мив: не грусти! я люблю тебя и въ несчастіи.... ІІ я забыль всв потери и, гордо поднявъ голову, улыбался на встръчу людямъ... Безумецъ! . . . Сколько разъ я видълъ розу въ полномъ цвътъ утромъ, а вечеромъ, вътеръ разносить уже ея поблектіе листья... Я отлучился изъ Петербурга на полгода и она вышла замужъ за моего роднаго брата единственнаго человъка, которому леще върилъ на свътв. . . . Вы счастливы, если не испытали сплыныхъ страстей. Жалкое существо человъкъ, обуреваемый страстью. . . . Когда я услышаль мое песчастіе. . . всъ силы меня оставили, какая-то мертвящая тишь налегла на сердце и вдругъ эта тишина превратилась въ бурю: быстро заволновалась горячая кровь. — Темная жажда звърскаго мщенія наполнила мою душу, и въ тъль разлилась исполинская сила, внутренній жаръ сожигаль меня. . . Я чувствоваль, какъ трещала отъ него голова и волоса сохли и бълъли. . . Тысячи плановъ безъ начала и конца роились въ головъ моей. Я не зналь на что решиться.

Быль праздникъ. Братъ мой съ женою пошель въ церковь; Я видъль это и кпнулся въ слъдъ за ними. И

ع

теперь не знаю, за чёмъ я это сдёлалъ; но что то недоброе танлось въ душё моей . . Вхожу . . . церковь полна народа, толна притапла дыханіе . . . При трепетномъ блеске свёчей таинственно смотрять образа изъ облаковъ куреній. Слова святаго Евангелія звучать подъ сводами церкви! . . Чудное творилось со мною въ эту минуту, . каждое слово Богочеловька цёлительнымъ бальзамомъ падало на раны моего сердца, успоконвало душу; казалосъ для меня было написано святое Евангеліе . . и я плакаль слезами раскаянія. слушая: любите ераговт вашихъ, добро творите ненавидящиль васъ.

Мать церкви я вышель совершенно другимъ человѣкомъ, я понялъ, что кромѣ земныхъ благъ есть еще высокія радости, не здѣшнія, не доступныя для утопающихъ въ чуственности, и рѣшился посвятитъ себя Богу.
На другой день я былъ далеко за Петербургомъ, прошелъ пѣшкомъ всю Россію, жилъ во многихъ монастыряхъ, посѣтилъ Грецію, Іерусалимъ, былъ въ пустынѣ
заіорданской, гдѣ спасалась Марія египетская; я хотѣлъ
было кончитъ жизнь въ скалахъ изсохшаго русла Кедрона, освященныя жизнію св. Саввы и другихъ отшельниковъ; но видно я былъ слишкомъ педостопнъ сложить
тамъ свои кости: безотчетная тоска по родинѣ налегла

на сердце. Напрасно я проводиль ночи въ молитвахъ подъ знойнымъ пебомъ Іуден, въ пустынныхъ скалахъ; чуть закрывалъ глаза и сновидънія несли меня на далекій съверъ: стлались передо мною снъжныя поляны, по нимъ несется тройка, колокольчикъ заливается, изъ кибитки мнъ кланяется братъ, ямщикъ поетъ пъсню. . Проснешься: темно въ пещеръ, луна высоко илыветъ надъ Элеонской горою, освящая вдали скалы и туманную равнину Мертваго моря. . Молишся, а въ ушахъ еще отдается заупывный напъвъ пъсни ямщика, и молитва отлетаетъ отъ мірскихъ помысловъ. . воскресаютъ давно забытыя картины дътства и тамъ слышится этотъ напъвъ. Намъ съ братомъ пъвала эту пъсню старушка ияня, когда мы были малы. . очень малы...

Меня мучило, что я покинуль брата не простясь съ нимъ. Я оставиль святыя мѣста и, воть съ этимъ посохомъ изъ сіонской пальмы, пришель въ Петербургъ, и вѣрите ли, съ трудомъ узнавалъ улицы, такъ измѣнился этотъ городъ въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ.—Я былъ въ городъ, какъ чужой; братъ мой давно умеръ, я отправилъ на его гробѣ понавиду и оставилъ городъ на всегда. Теперь посѣщу монастыри сѣверные, дастъ Богъ доберусъ на Соловки... Можетъ быть тамъ и успокоюсь. Старикъ набожно перекрестился.

«Я вамъ завидую, сказалъ я, вы видѣли прекрасную Палестину, Герусалимъ, поклонились гробу Спасителя.»

— Последнее согласень; но Герусалимъ и Палестину верно вы знаете изъ описаній Ламартина. . . Неть, страшно проклятіе Бога! пустъ Герусалимъ и печальна сторона его. . . не смотря на то, что люди трехъ религій стекаются туда на поклоненіе: христіане гробу Господню, іуден развалинамъ храма Соломонова, а магометане камню, съ котораго будто бы улетьль пророкъ ихъ на седьмое небо. Чёмъ болье мы приближались къ Герусалиму, темъ страна делалась безплодне: везде голые красноватые камни, песокъ, кос-где уродливая маслина, почти безъ листьевъ, инде колючій кусть алое: все безжизненно, уныло, въ какой-то мертвящей торжественной неподвижности, свидетельствуеть о гнёве Божіємъ, простертомъ надъ м'єстомъ страданія и смерти Спасителя.

Такъвотъ библейская земля, кипящая медомъ и млекомъ. Гдѣ же, великолѣпный Сіонъ, твои тѣпистые лѣса, многоводные потоки, обширные впноградники, ароматныя рощи, которыхъ бальзамъ цѣнился вдвое дороже золота? Гдѣ твоя слава, которою гордилась ты передъ народами? умолкли пѣсни дѣвъ твоихъ, изсякли потоки, изсохли виногра-

дники и падьмовыя рощи. . . даже вольныя птицы облетають тебя, земля запустёнія. . . Такъ думаль я, проёзжая каменистымъ ущельемъ и вдругъ очутился почти передъ Вифлеемскими воротами, украшенными двумя зубчатыми готическими башнями.

Быль полдень. Герусалимь, раскинутый на двухь горахь, окруженный четыреугольною стёною, лежаль въ знойномъ красно-фіолетовомъ туманъ, небо было чисто, безъ облачка, безъ пятнышка. . . ни малъйшаго вътра . . . Молча остановился пашъ караванъ передъ чуднымъ городомъ.

Внутри города тоже уныніе, таже пустота, вездѣ обломки, развалины, пруды Соломона сухи, домы жи-телей, небольшіе четыреугольные, безъ оконъ на улицу, съ плоскими кровлями, точно груды камней складенныхъ для постройки. . .

Поучительна Исторія Іерусалима: я мысленно перепесся въ давно минувшія библейскія времена, когда
царь-поэтъ, вдохновенный Давидъ, укрѣпивъ свою
власть завоеваніями, положилъ основаніе славѣ и величію Іерусалима, выстроилъ великолѣиный дворецъ изъ
драгоцѣннаго дерева, прислаинаго тирскимъ царемъ
Хирамомъ, перенесъ въ новую столицу ковчегъ при
громѣ музыки и восклицаніяхъ народа и самъ, полонъ

священнаго восторга, скакаль передъ ковчегомъ. Вскорѣ царь открылся пророку Наоану, что ему совѣстно житъ въ кедровомъ домѣ, когда кивотъ Божій стоитъ подъ кожанымъ кровомъ. Тебѣ не пристало строитъ храмъ Богу кротости и любви, отвѣчалъ Наоанъ; ты много пролилъ крови, а твое желаніе исполнится въ мирное царствованіе твоего сына. Давидъ съ вѣрою началъ приготовленія къ постройкѣ, купилъ гору Моріагъ, гдѣ на гумиѣ Орны, внявъ молитвамъ царя, остановился Ангелъ истребитель съ мечемъ уже простертымъ на Ісрусалимъ, назначилъ это мѣсто для сооруженія храма и умирая оставилъ на украшенія и сосуды храма 108,000 талантовъ золота, болѣе милліона талантовъ серебра и множество драгоцѣнныхъ камией.

Наконецъмудрый Соломонъ, выписавъ изъТпра художипковъ и дерево, въ четвертоельто своего царствованія приступилъ къ постройкъ. 30,000 Гудеевъ и 150,000 иноплеменипковъ въ семь лътъ съ половиною окончили зданіе. Храмъ
будто выросъ, съ такимъ благоговъніемъ складывали его,
даже не слышно было обычнаго стука молотковъ: всъ камни
обдълывали въ Ливанъ, а металлическія работы производились на Горданъ. . . 22 тысячи воловъ и 120,000 овецъ
было принесено въ жертву при освященіи храма и народъ пировалъ семь дней. Великольненъ уже былъ Геру-

салимъ при Соломонъ. Этотъ царъ украсиль его многими зданіями, возсъдаль на престоль изъ золота и слоновой кости и употребляль золотую посуду; флотъ его посъщаль, какъ полагають, восточную Индію.

Но впослъдствіи Туден начали забывать истиннаго Бога, ударились въ идолопоклонство, въ разврать. Нанрасно гремъли пророки противъ всеобщаго растлънія правовъ, вотще Геремія предрекаль плачевную будущность Герусалиму.

Увы, говориль онь, въ какомъ одиночествъ сидитъ матерь градовъ! многолюдная осталась вдовою; владычица сдълалась данницею. Дороги Сіона скучаютъ, не видя идущихъ на праздникъ, всъ ворота ел пусты, священники воздыхаютъ, дъвицы печальны. . дъти идутъ въ плънъ впереди враговъ, князи идутъ безъ силъ впереди гонящаго. . . Враги смотрятъ на него и радуются разоренію его.

Подобными словами плакаль Іеремія о близкомъ разореніп Іерусалима, о плѣненіи своего народа, и терпѣлъ за это отъ народа, вельможь и даже царей. . .

При жизни его сбылось пророчество: пришель Навуходоносорь, разориль, сжегь Герусалимь и полониль народь Гудейскій. Царь Седекія бъжаль постыдно и пойманный быль свидътелемь казни своихъ сыновей, потомъ лишенъ зрѣнія и заключенъ въ тюрьму въ Вавилонъ.

Народъ Божій покаялся въ плену и, черезъ 70 леть рабства, опять быль возвращень въ Герусалимъ Киромъ. Храмъ возобновленъ вторично; опять Іудеи стали спльны и кръпки подъ защитою Бога. Они даже дерзнули отказать въ помощи Александру Македонскому, осаждавшему Тиръ. И когда этотъ завоеватель, разоривъ Тиръ и Газу, сталь съ войскомъ подъ стѣнами Іерусалима, первосвященникъ Адуй принесъ Богу жертву, надълъ ефоръ и ризы гіацинтоваго цвъта, украсиль грудь нанерсникомъ, на которомъ сверкали 12 драгоцънныхъ камней съ именами 12 коленъ Израиля, на голову возложилъ кидаръ — родъ митры — гдъ на золотой доскъ было выръзано имя Ісговы, и въ сопровождении священниковъ и народа, въ бълыхъ одеждахъ, вышелъ на встръчу Алек-Гордый завоеватель смирился передъ первосандру. священникомъ, благоговъйно поклонился имени Ісговы блиставшему на челъ его, принесъ жертву въ храмъ іерусалимскомъ и даровалъ Евреямъ многія привиллегіи.

Между тёмъ время великаго искупленія приближалось, и видимо дряхлёло царство іудейское. Двё секты Фаристевь и Саддукеевь безпрестанно волновали народъ. Первые были строгіє буквальные исполнители закона, а последніе отличались вольнодумствомь; даже священники ихъ секты украшали во время служенія свои головы лавровыми вёнками по примёру спрійскихъ жрецовъ Венеры. Фарисен были обожаемы народомъ, напротивъ вельможи и цари поддерживали Саддукеевъ. Сначала Іуден только просили покровительства Рима, далёе
мы видимъ, какъ цари іудейскіе, Гирканъ съ Фарисеями и
Аристовулъ, окруженный Саддукеями, спорять передъ
Помпеемъ, какъ нередъ судією своимъ, о правахъ на
престолъ, и ликторы заставляють ихъ замолчать въ сноръ. Помпей, а послё Красъ, входять въ храмъ ісрусалимскій; послёдній даже беретъ изъ храма священные сосуды.

Іудея терпить, внутренніе раздоры потрясають ее, она пакликаеть на себя иноплеменниковь, которымь платить постыдныя дани. Въ это время восходить на престоль Иродь, внукь языческаго жреца храма Апполонова.

Иродъ распинаетъ царя іудейскаго Антигона, женится на Маріамнѣ, послѣдней отрасли изъ династіп Маккавеєвъ. Стараясь угождать Римнянамъ, опъ разорялъ страну, тратилъ деньги на пиршества и игры въ честь Рима и даже подарилъ бальзамовыя рощи Антонію, который отдалъ ихъ египетской царицѣ Клеопатрѣ. На-

родъ ропталъ, что благовонія, назначенныя для жертвенных куреній Богу, дымятся на роскошныхъ пирше ствахъ, услаждая чувства сластолюбивой языческой царицы.

Мродъ трепеталь за свою корону, казниль по пустому подэзрѣнію жену свою и двухъ сыновей своихъ и опозориль свое царствованіе избіеніемъ младенцевъ въ Виоліемѣ, когда родился Спаситель. Послѣ смерти Прода Іудея сдѣлались римскою провинціею. Іерусалимъ бѣдствуетъ подъ игомъ Римлянъ. Спаситель міра проповѣдуетъ слово спасенія, съ горы Елеонской возвѣщаетъ ученикамъ странныя знаменія, долженствующія предшествовать разоренію храма, и плачетъ о бѣдствіяхъ Іерусалима, Ослѣпленный народъ предаетъ мученіямъ и позорной казни своего Искупителя и всякая благодать убѣгаетъ Іерусалима, какъ мѣста отмѣченнаго невинною смертію Богочеловѣка.

Презрѣніе Римлянъ къ редигіи малодушныхъ Іудеевъ увеличивалось болѣе и болѣе. Слабоумный Калигула, возмечтавъ, что онъ богъ, приказалъ поставить
въ іерусалимскомъ храмѣ свою статую. Іуден, до того
нетерпѣвшіл изображеній человѣческихъ, что отворачизались отъ монетъ съ портретомъ римскихъ Кесарей от-

правили въ Римъ пословъ упросить Калигулу, чтобъ избавилъ ихъ храмъ отъ своей статуи. Послы возвратились ни съ чѣмъ, вытерпѣвъ разныя униженія при развратномъ дворѣ юродиваго Калигуны, — а онъ, пожалѣвъ о глупомъ народѣ, который не понимаетъ его божественности, приказалъ разорить Герусалимъ. Гибель висѣла надъ городомъ — смерть Калигулы остановила сё на время.

Но самъ Герусалимъ быстро стремился къ своему паденію: его раздирали междоусобія; Евреи сражались другъ съ другомъ въ оградѣ храма, земля обагрялась кровью мучениковъ. Между тѣмъ Римъ готовилъ неснокойному городу тяжкую кару. Титъ собиралъ въ Александріп легіоны, и слыша о безпорядкахъ Герусалима, не спѣшилъ походомъ, выжидая, что Гудеи, ослабивъ сами себя, подготовятъ для него побѣду... Страшныя знаменія наполняли народъ мрачными онасеніями; преддверіе храма колебалось, тяжелыя мѣдныя врата храма, которыя съ трудомъ могли отворить двадцать человѣкъ, разстворились въ полночь сами собою, по улицамъ Герусалима ходилъ левитъ, опоясанный власяницею, покрывъ главу пепломъ, предвѣщалъ погибель Герусалиму.

Паконець въ 70 году но Р. Х. Титъ осадилъ Герусалимъ, когда во время Пасхи стеклось въ него множество народу изо всей Гудеи. Римскіе военачальники вырубили іерусалимскіе лѣса и сады, выжгли и опустошили всё окрестности. Кипарисы и пальмы, доставлявшіе прежде прохладную тѣнь Гудеямъ, были употреблеиы на стѣнобитныя машины, которыя съ трехъ сторонъ сильно громили городъ. «Глухой шумъ, говорятъ
современные историки, отъ ударовъ въ стѣну сливался
со свистомъ стрѣлъ и камней; мрачными тучами подымались пыль и песокъ, такъ что солнечные лучи едва
пробивались сквозь нихъ, и въ этихъ черныхъ облакахъ
сверкали, подобно молніямъ, фитили и зажженныя стрѣлы Евреевъ, хотѣвшихъ сжечь стѣнобитныя машины.

Евреи, усиленные множествомъ богомольцевъ, храбро отражали приступы, по необходимость кормить пришельцевъ, скоро была причиною ужаснаго голода. Матери ѣли дѣтей своихъ, говоритъ іудейскій историкъ Іосифъ Флавій. Городъ изнемогалъ и послѣ пятимѣсячной осады былъ взятъ, разграбленъ, выжженъ, и Титъ приказалъ проѣхать илугомъ по развалинамъ его.

Такъ исполнились слова Спасителя...

Самъ Титъ, проъздомъ къ Антонію въ Египетъ, еще разъ посътилъ развалины разореннаго имъ Iе-русалима, плакалъ, глядя на кучи золы и камней, и предалъ проклятію народъ іудейскій, доведшій велико-

лъпный городъ до такаго запустънія... Въ послъдствін Адріанъ приказаль выстроить городъ на мѣстъ Герусалима и назваль его Элій Капитолійскій; на развалинахъ Соломонова храма воздвигъ храмъ Юпитеру, и на воротахъ Эліи приказалъ поставить изображеніе свиньи ненавистной для Гудеевъ. Евреямъ запрещенъ былъ даже входъ въ городъ; опи, собиралсь на Масличной горъ, глядъли на родной городъ, заселенный Греками и Сиріянами, и горько плакали о несчастіяхъ, которыхъ были сами причиною.

Інсусъ Христосъ предсказаль, и совершилось разореніе Іерусалима. Отпы Церкви непрестанно указывали
на разсѣяніе Іудеевъ, какъ на живое доказательство истины Его ученія и Его предсказаній. Императоръ Юліапъ, хотя мало уважаль іудейскую религію, однако, понимая какъ важно для язычниковъ опроверженіе этого
пророчества, пожелаль возобновить Іерусалимъ и храмъ
его, чтобъ этимъ нанести рѣшительный ударъ христіанству.

Императоръ повелѣлъ воздвигнуть храмъ іудейскій противъ самой церкви Воскресенія, и ввѣрить управленіе Герусалима Гудеямъ, которые бы начальствовали надъ Христіанами. Радостно узнали Евреи вѣсть о возстановленіи народа, мущины, женщи-

ны, дъти, въ праздничныхъ одеждахъ, толпами стекались съ востока и запада въ св. градъ.

«Огромныя кучи матеріяловъ громоздятся, какъ горы, — говоритъ св. Григорій, — съ величайшимъ тщаніемъ расчищаютъ мѣсто, гдѣ былъ построенъ храмъ. . . одии раскапываютъ землю серебрянными лопатами и заступами, другіе переносятъ въ богатыхъ корзинахъ цементъ и илиты; женщины и дѣти, одѣтыя въ шелковыя матеріи, носятъ щебень и соръ; всѣ поютъ гимны признательности Богу, который освободилъ ихъ нѣкогда изъ египетскаго и вавилонскаго плѣна и теперь снимаетъ съ нихъ поношеніе. . Между тѣмъ, вечеромъ этого шумнаго дня, подымается сильный вѣтеръ и съ трескомъ разбрасываетъ камни и цементъ.

Съ усиліями вырытый фундаментъ опять засыпается пескомъ; земля колеблется, производя страшный гулъ; портикъ, подъ которымъ нѣсколько тысячь Евреевъ искали спасенія, обрушпвается и погребаетъ ихъ подъ своими развалинами; другіе бѣгутъ подъ кровъ церкви; волны пламени преслѣдуютъ ихъ, какъ бы для того чтобъ поглотить. Атмосфера дышетъ пламенемъ; безпрестанно гремитъ громъ, блещутъ молніи, поражая людей, раздробляя камни, и сплавляя желѣзные и серебрянные инструменты, которыми былъ наполненъ фундаментъ. Ка-

кой страшный видъ представляло это общирное поле, устанное трушами и кучами обломковъ! . . .

Но ревность Іудеевъ не охлаждается; на другой день они опять приступають къ работъ. Ужасное землетрясеніе возобновляется; земля разверзается, извергаетъ огненные вихри, которые опять разбрасываютъ камни фундамента. Сколько разъ человъческая рука пытается воздвигнуть свое слабое зданіе, столько же разъ рука Божія разрушаетъ его.

Древній библейскій Герусалимъ паль со всёми ветхозавётными интересами, и развалины чудпаго города опять сосредоточивають на себё вниманіе новаго христіанскаго міра; обновленные возрожденные народы свято чтуть его, какъ мёсто страданій и смерти великаго Искупителя! . . .

Язычники, чтобъ отвлечь Христіанъ отъ поклоненія святымъ мѣстамъ, поставили на Голгофѣ идолъ Венеры, Юпитера надъ скалою гроба, Андониса въ Виоліемѣ и своими языческими признаками сохранили память истинчиго Бога! . . .

Императрица Елена, въ преклонныхъ лѣтахъ, сама пріѣхала въ Палестину, свергла пдоловъ, стоявшихъ со временъ Адріана, отыскала животворящій крестъ, открыла утесъ гроба Господия, гдѣ нашла терновый вс-

нецъ и гвозди, и основала надъ нимъ великолѣпный храмъ Воскрессиіл.

Храмъ существуетъ до сихъ поръ, хотя Іерусалимъ, до покоренія его Солиманомъ (въ 1716 году), много разъ переходиль изъ рукъ въ руки побъдителей. . . Когда-то цълыя полчища шли съ запада, чтобъ умереть у святаго гроба, владыки вънчали себя терновымъ вънцомъ, и оставляя полныя благъ земныхъ свои владънія, гордились титломъ королей іерусалимскихъ. И теперь пол-міра ежедневно въ теплыхъ молитвахъ обращается къ тебъ, чудный городъ, къ святому гробу, заключенному въ твоихъ пустынныхъ стънахъ. . . .

Я быль въ храмъ Воскресенія, видъль скалу Голгооы, треснувшую въ страшную минуту, когда завъса церковная разодралась, и солнце померкло, — видъль пещеру гроба, даже самый камень, на которомъ, по обычаю Іудеевъ, лежало мертвое тъло Спасителя. . . И долго лежаль я во прахъ на мъстъ, гдъ Богочеловъкъ смертію попраль смерть и даль источникъ жизни цълому
міру. Подобныя минуты не выразимы; душа моя ликовала въ тихомъ моръ нездъшнихъ радостей, теплыя слезы струплись изъ глазъ. . . Если смертный можетъ понимать радости и блаженство рая, то я предвкушаль ихъ
у св. гроба. . .

Старикъ задумчиво склонилъ голову и казалось внутренно молился. На небъ давно была ночь свътлая, съверная, звъзды блъдно трепетали на перломутровомъ небъ, на право и на лъво темными конусами и фестонами рисовался еловый лъсъ... Вода канала съ ропотомъ объгала вокругъ лодки и причудливою змъйкою вилась за кормою. . . .

Я сошель въ лодку.

Дамы давно уже ушли сцать въ свою каюту. Офицеры и чиновникъ доигравали послъдній ремизъ.

- Мы думали, что вы до свёта просидите съ этимъ бродягой, сказалъ мнё на встрёчу одипъ офицеръ, вотъ, я полагай, пустилъ онъ вамъ турусы на колесахъ.
  - Долженъ быть продувная штука, прибавилъ другой.
- И охота вамъ тратить золотое время съ такими людьми, важно замътилъ чиновникъ.

Поъздка миъ была очень пріятна; объ пей я разскажу когда нибудь на досугь, я нашель умныхъ, добрыхъ людей, нашель истинно русское гостепріимство, красоты во все незнакомой мнъ природы, и возвратился въ Петербургъ, утъщенный на много дией пріятными воспоминаніями. А тутъ и Сентябрь на дворъ. Румянцовская площадь загромождена экипажами, коридоры и галлереи Академіи художествъ кипятъ народомъ; вездѣ лорнетки, французскія фразы и запахъ пачули. Академія задала пиръ изящному, открыла городу свою выставку. Много людей идетъ смотрѣть изящныя пронзведенія, еще больше убить время, а самое большее число посѣтителей для того, чтобъ сказать: п былт на выставкю. А я люблю ходить и слушать сужденія объ одной и той же вещи и человѣка въ перчаткахъ цвѣта свѣжаго масла и человѣка въ синемъ кафтанѣ — сличать ихъ и послѣ. . . но къ чему вамъ знать это? . . . Я забавляюсь какъ умѣю. Играютъ же нѣкоторые для забавы въ дураки!

Я прошель нёсколько комнать выставки въ полномъ удовольствіи: сверхъ моего ожиданія люди въ этотъ день были особенно тароваты на сужденія; рёзко, громко, важно дёлали приговоры и воздуху, и землё, и деревьямъ, и злакамъ земнымъ, и волнамъ морскимъ, и итицамъ детающимъ по воздуху: словомъ всему свёту Божьему и даже богамъ древняго язычества. . . Я слушалъ въ тихомолку, удивляясь мудрости нашего православнаго народа! . . . И вдругъ передо мною Герусалимъ, стоитъ затопленный знойнымъ воздухомъ Палестины, со своими стёнами, съ башнями, съ безмолвіемъ улицъ. . . Неда-

вній разсказъ стараго паломника воскресъ въ моей памяти, я будто очарованный долго стоялъ передъ картиной и молптва затеплилась въ душт моей. Шумя шла мимо меня праздиая толпа; ел рти, какъ мухи, безсмысленно жужжали мимо ушей моихъ. Чистое сердечное спасибо творцу картины, Воробьеву, сорвалось съ языка, когда я долженъ былъ ее оставить.

Е. ГРЕБЕНКА.

MBOBPARRILLE

EOMEN MATERIA.







## изображение

## BORREN MARERW.

... Мы пріёхали наконець въ Местре, маленькое м'встечко, лежащее почти у сліянія Бренты съ Лагунами. Дождь не переставаль лить ливмя: италіянское небо ничёмь не отличалось отъ финскаго; природа была также черна и безобразна, какъ везд'в во время ненастья.

Карета остановилась противъ пристани. Въ одно мгновеніе прихлынула къ ней толпа чудовищныхъ ди-карей, босоногихъ, полуодѣтыхъ, съ растрепанными волосами, небритыми бородами, лицами испачканными до совершенной утраты образа и подобія Божія. Точно

бъщеные, они закричали всѣ вдругъ, окруживъ нащего бъднаго веттурино: глаза ихъ сверкали звърскимъ блескомъ; движенія были чисто разбойничьи. Это были — гондольеры!

Какое жестокое разочарованіе! Благодаря издітства втверженнымъ внушеніямъ поэтовъ и романистовъ, я привыкъ соединять съ именемъ «гондольеровъ» чтото изящно - оригинальное, фантастически-живописное; тяжкій житейскій трудъ, весь проникнутый поэзіею; игру въ весла подъ октавы Тасса и мелодіи Россини. И что-жъ я теперь увиділь! . . .

Дѣло состояло въ томъ, что веттурино взялся насъ доставить до Венеціи, и потому долженъ быль здѣсь на свой счетъ нанять гондольера. Видя, что развяз-ка могла оттянуться надолго, и притомъ желая нереждать по-крайней-мѣрѣ ожесточеніе дождя, мы вышли изъ кареты и укрылись въ возлѣ стоявшій трактиръ.

Прошло около четверти часа, какъ явился къ намъ веттурино. Онъ объявилъ, что гондола готова и что дождь прекратился.

Вътеръ, правда, силенъ, прибавилъ онъ: да гондола о шестигребцахъ, и все такіе лихачи! Благополучно доъдете! Мы тотчасъ-же вышли. Толпа еще не разсъялась и не укротилась: она продолжала волноваться и ревъть. Многіе все еще приставали къ веттурино, расхваливая свои гондолы, браня ту, которую онъ наняль, и предлагая уступку въ цѣнѣ. По большая часть обратилась къ счастливцу, одержавшему надъ всѣми верхъ, который уже стоялъторжественно въ пристани на своей гондолѣ, готовый къ отъѣзду. Со всѣхъ сторонъ сыпались на него ругательства, или насмѣшки: одни дѣлали ему всякія гримасы, другіе не въ шутку грозили кулаками. Шумъ и гамъ едва-ли былъ не сильнѣе прежнаго.

Уже носильщики взяли наши чемоданы и дорожные мёшки, чтобы перенесть въ гондолу. Веттурино, ублаготворенный нашей щедростью при расчетв, простился съ нами, призывая па насъ благословенія и покровительство всёхъ Святыхъ. Мы подошли къ пристани. Вдругъ новая, неждамая сцена, разыгралась передънами.

Откуда ни возьмись крошечная лодочка, съ однимъ только мущиной на кормѣ, и еще одной женщиной при единственной парѣ веселъ, которыя на ней находились. Съ быстротою стрѣлы, она подлетѣла къ пристани и оттолкнула ожидавшую насъ гондолу, прежде нежели кормщикъ и шестеро гребцовъ, бывшіе въ ней, успѣли оглянуться. Мущина, управлявшій лодочкой, та-

кой-же дикарь по пріємамь и костюму, но съ физіономіей, рѣзко отличавшейся отъ прочихъ высшей степенью физическаго и нравственнаго ожесточенія, схватился крюкомъ своего прави́ла за одно изъ колецъ, ввинченныхъ въ каменную общивку пристани, и закричалъ повелительно носильщикамъ:

— Сюда, сюда кладите вещи. Я везу путешественниковъ . . .

Между - тымь оттолкнутая гондола снова придвинулась, и упорно, но безплодно, сплилась отбить дерэкую соперницу, такъ нагло воспользовавшуюся ея расплохомь. Завязалась новая суматоха, угрожавшая гораздо важныйшими слыдствіями. Съ обыхъ сторонъ уже подняты были весла, съ тымь чтобъ опуститься не въ волны, но на плеча и головы . . .

Къ счастію, явилось новое лицо на сценѣ. Это быль мѣстный полицейскій чиновникъ, опредѣленный именно для наблюденія за порядкомъ при переправѣ путешественниковъ черезъ Лагуны. Толпа не охотно, но безпрекословно разступилась передъ нимъ, ворча тихо просебя, точно-какъ стадо лихихъ разозлившихся псовъ при видѣ знакомаго арапника.

— Ну такъ, вскричалъ офицеръ, подойдя къ пристани: я зналъ ночти напередъ. Это ты, Джіакомо, опять буянишь и безчинничаешь? Ты опять, вопреки закону, суещься съ своей негодной раковиной везти столько пассажировъ, и еще въ такую погоду? Прочь, сію минуту прочь! Пли я велю схватить тебя и засадить туда, гдѣ припомянутся и твои старые грѣхи! —

Дрожа всёмъ тёломъ и скрежеща зубами, хозяннъ крошечной лодочки медленно отцёпился отъ пристани, и уступиль поле битвы безъ боя. Мы сёли въ гондолу, которая была для насъ приготовлена. Строгій блюститель закона и порядка, не возгнушавшійся впрочемъ принять отъ насъ «малую-толику» въ благодарность, пожелаль намъ счастливаго пути, махнулъ рукою кормщику, и гондола заиграла во всё свои шесть веселъ.

Скоро вы вхали мы изъ устья Бренты на широкое раздолье Лагунъ, и вмъсто прекраснаго зрълища великольпнаго города, плавающаго среди волнъ, которымъ такъ жаждалъ я насладиться, увидъли себя подъ навъсомъ мрачной, непроницаемой мглы, распростертой со всъхъ сторонъ надъ бурно кипъвшимъ, мутнымъ котломъ. Вътеръ бушевалъ ужасно. Гребцы бились изъ всъхъ силъ, ободряя другъ-друга неистовыми ругательствами и проклятіями противъ свиръпствовавшихъ стихій. Мною овладъло грустное, томительное чувство. Я поспъшиль укрыться въ маленькую каютку, устроенную

на гондоль, чтобы не видьть и не слышать этого несчастнаго заговора природы съ людьми, какъ-будто нарочно согласившихся убить лучшія мечты моего путешествія.

Прошло нѣсколько времени, въ продолженіе котораго вниманіе мое не развлекалось ничѣмъ, кромѣ свиста вѣтра, плеска волнъ и шума отрывочныхъ восклицаній, произносимыхъ гребцами. Вдругъ грубая занавѣсь, закрывавшая снаружи входъ въ каюту, распахнулась, и раздался голосъ кормщика, обращенный къ намъ:

- Madonna del mare! . . .

Я высунулся изъ каюты. Гондола стояла передъ каменнымъ столбомъ, возвышавшимся величаво изъ среды бушующихъ волнъ. На немъ находилось, также каменное изваяніе Богоматери, древней, грубой работы, предъ которымъ теплилась лампадка, озарявшая святый ликъ тусклымъ, дрожащимъ блескомъ.

Въ этомъ видъ священнаго символа въры и уповапія, поставленнаго среди бурной, разрушительной стихіи, было нъчто особенное, красноръчивое для воображенія и сердца. Но меня преимущественно поразилъ тотъ благоговъйный восторгъ, въ которомъ увидълъ я гребцовъ и кормщика. Этъ грубыя, дикія натуры, внезапно укротились; на лицахъ, выражавшихъ дотоль одинъ буйный, необузданный разгулъ животной природы, изобразилось глубочайшее смиреніе, безусловная предацность и безпредъльная довъренность, признаки высшаго развитія истинной человъческой жизни. Съ обнаженными головами, они поверглись на кольна предъ священнымъ изображеніемъ, и дружно - нестройнымъ, по тъмъ не менье трогательнымъ хоромъ, запъли молитвенную пъснь: »Ave stella maris! Радуйся звъзда моря!»

Спачала я только удивился, но потомъ принялъ самое сердечное участіе въ этой новой сценѣ. Молптва кончилась, и гондола пустилась снова въ борьбу съ волнами и съ вѣтромъ. Я опять укрылся въ каюту; но мысли мон приняли совершенно другое, болѣе отрадное направленіе . . .

Мскусство, посвятивъ себя служению христіанскаго благочестія, первое разгадало всю божественную высокость священнаго лица Богоматери. Ея изображенія были первыми предметами, на которые обратилась живописующая кисть христіанскихъ художниковъ. Умащенныя въками и окруженныя сіяніемъ чудесъ иконы, при

писываемыя преданіемъ Св. Евангелисту Лукъ, всъ представляютъ таинственный ликъ Матери-Дъвы.

Когда христіанская живопись, довольствовавшаяся прежде одною символическою изобразительностью, увлеклась къ высшему идеалу художественнаго совершенства и подъ свътлымъ, прекраснымъ небомъ Италіи, вступила на путь безконечнаго развитія; она сохранила туже самую любовь, тоже благовъйное предпочтеніе къ священному лику Приснодъвы. Зарю возрожденія современнаго искуства, во мракъ среднихъ въковъ, возвъстили Мадонны Джіотто и Чимабуэ.

И вотъ наконецъ творческая сила кисти вступила въ зенитъ свой. Явился Рафаэль, высказавшій послёднее слово искусства, котораго до-сихъ-поръ никто не умёлъ повторить, тёмъ меньше разъяснить или дополнить. Чтоже составляетъ вёнецъ творческой славы христіанской живописи? Дивны знаменитыя ложи Ватикана. Изумителенъ образъ неизобразимой сцены Преображенія. Но во всей полнотѣ своего безсмертнаго блеска, геній Рафаэля сілетъ въ Мадоннахъ — въ одиѣхъ только Мадоннахъ!

Мадонны Рафаэлевы до-сихъ-поръ остаются высочайшими проявленіями христіанскаго искусства. Рафаэль въ свою преждевременную могилу унесъ тайну ихъ созданія. Никто не наслідоваль генія великаго художника. Но идея, вдохновлявшая этоть геній, была общее наслідіє. Неисчислимы изящныя формы, въ которыхъ, со времень возрожденія искусства, творческая кисть воспроизводила завітный ликъ Богоматери. Блистательнійшія имена, украшающія исторію живописи, соединены съ изображеніями Мадонны, наполняющими храмы и галлерен Италіи. И одной-ли только Италіи? Вся обновленная Европа принесла свою дань божественному идеалу Матери-Дівы. Ей посвящали свои чистійшія вдохновенія: и огненная фантазія Веласкезовъ и Муриллъ, и суровый геній Дюреровъ и Гольбейновъ, и блестящее воображеніе Миньяровъ и Лебрёней.

Полная и подробная исторія художественных визображеній Пресвятой Дѣвы была-бы въ высшей степени занимательна и поучительна. Она доставила-бы любопытнѣйшую главу общей неторіи искусства, и съ-тѣмъ вмѣстѣ дала бы столько пищи благочестивому размышленію, столько наслажденія благоговѣйному чувству. Въ ней изобразилась-бы четкими, краснорѣчными буквами, внутренняя исторія развитія христіанскихъ идей и проявленія христіанской жизни, во всѣ эпохи, у всѣхъ народовъ Европейскаго Запада.

Кто-то изъ современныхъ мыслителей сдълаль уже

весьма справедливое замъчаніе, что Западная Европа какъ бы раздъляется между двумя основными символами христіанства: Распятіемъ и Мадонною. Это разділеніе соотвътствуетъ двумъ главнымъ народностямъ, изъ которыхъ составляется населеніе Европейскаго Запада. Суровый геній Тевтонскій, сильный болье мыслію, нежели чувствомъ, расположенный преимущественнъе къ высокимъ потрясеніямъ, чёмъ къ впечатленіямъ тихо, сладостно изящнымъ, есть по превосходству чтитель Креста. Напротивъ, свътлое воображение народовъ происхожденія Романскаго, предпочтительнье услаждается ликомъ Мадонны. Различіе, имѣющее глубокій смыслъ и неисчислимыя во всёхъ отношеніяхъ последствія! Ограничиваясь однимъ только искусствомъ, нельзя не замътить, что тамъ, гдъ господствуетъ знамение Креста, и всв прочія явленія художественнаго творчества отличаются преобладаніемъ идеи надъ формой, отпечатлъвають на ссбъ предпочтительно характеръ высокаго: тамъ архитектура возводитъ колоссальныя готическія громады, вонзающіяся въ небеса гигантскими шпицами, оставляющія земль только мрачныя, таинственныя святилища, изъ глубины которыхъ душа, смятенная благоговъйнымъ трепетомъ, невольно сама рвется выспрь, забывая все дольнее; тамъ и поэзія изливается преимущественно въ мистическихъ гимнахъ, зву чащихъ неуловимыми тонами воздушной эоловой арфы, уносящимися и уносящими въ безпредъльность. Напротивъ, гдъ царствуетъ Мадонна, все дышитъ кроткимъ, мирнымъ очарованіемъ, запечатльно ильнительного грацією, свътлымъ, отраднымъ, упоительнымъ изяществомъ. Возьмите Кельнскій Минстеръ и Миланскій Домо! Сравните «Мессіаду» Клопштока и «Божественную Комедію» Данта! Здъсь еще можно видъть и черты сходства; но съ какими разительно противоположеными оттънками! За-то «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса, или древній классическій Пантеонъ, наброшенный на рамена Ватиканскаго-Святилища исполинскимъ геніемъ Микель-Анджело! . . .

Нельзя также не замѣтить, что Италія, страна, предпочтительно изъ всѣхъ Романскихъ странъ, посвятившая себя Мадоннѣ, отличается на всемъ пространствѣ
Европейскаго Запада постоянствомъ и обиліемъ религіознаго чувства. Въ нее не проникаютъ бури и мраки,
возмущающіе мирный нокой вѣры въ другихъ частяхъ
Западной Европы. Ликъ Божественнаго Младенца, покоющагося въ объятіяхъ Пресвятой Дѣвы, точно служитъ для ней завѣтнымъ палладіумомъ, обезпечивающимъ сй непоколебимую безмятежность младенческаго

довърія и дъвственной преданности таинственному, животворному водительству христіанства.

На Востокъ, къ которому принадлежимъ мы по праву духовнаго рожденія, искусство не приняло участія въ движеніи Запада. Тамъ священная живопись осталась непоколебимо върна своему древнему символическому характеру. Но благоговъніе къ Пресвятой Дъвъ нашло себъ другіе неистощимые способы достойнаго выраженія. Вмъсто палитры и красокъ, призвано было къ служенію живое слово, живописное конечно не меньше, если не больше кисти.

Вслушайтесь въ наши церковныя пѣсни, которыхъ богатствомъ и звучностію можемъ мы справедливо гордиться предъ всѣмъ христіанскимъ міромъ. Ихъ высокая, божественная поэзія, нигдѣ не выражается съ такимъ блескомъ, съ такою силою, какъ въ молитвенно-хвалебныхъ гимнахъ Богоматери.

Впрочемъ, и священияя живопись Востока дозволяеть себъ особенное разнообразіе именно при изображеніи таинственнаго лика Пресвятой Дъвы. Въ особенности у насъ, на святой, благочестивой Руси, образъ Богоматери имъетъ множество особыхъ формъ, освященныхъ издревле благословеніемъ Церкви.

Не возможно исчислить всёхъ наименованій, которыми ласкающееся дитя осыпаеть любимую мать. Точно также неисчислимы и тъ изображенія, въ которыхъ Православная Церковь представляетъ взорамъ и сердцу младенчествующихъ во Христъ образъ Той, въ Которой всъ, прибъгающіе съ дътскою любовію, обрътають нъжнъйшую, попечительнъйшую Матерь. Эти изображенія, въ которыхъ, собственно говоря, переводятся на полотно восторги благочестиваго чувства, такъ краснорфчиво выражающіеся въ нашихъ церковныхъ и сняхъ, можно назвать «лирическими». Каждое изънихъ есть не что иное. какъвоплощенное въ чертахъ и краскахъ привътствіе любви, преданности, молитвы. Сверхъ того нельзя не замътить, что всё онё отличаются характеромъ нёжнаго, растроганнаго чувства, ищущаго потопить свои земныя скорби и печали въ лучахъ небеснаго идеала, представляемаго благодатнымъ ликомъ Святой Это доказывають самыя на-Пренепорочной Дъвы. именованія, принятыя Церковію для разныхъ изображеній Богоматери ; какъ-то: Всёхъ Скорбящихъ, Радость, Утоленіе Печалей, Взысканіе Погибшихъ, и т. п. На днъ морей, раздираемыхъ свиръпыми бурями, зараждается драгоцінный перль. Въ тайникахъ души, истерзанныхъ пытками скорбей, воспитывается

молитва и упованіе, въра и любовь, поэзія и искус-

Въ наше время, искусство, поэзія, геній, вдохновенів, если не на душъ, то на языкъ у каждаго, кто только имбетъ притязанія на образованность, кто принимаетъ или хочетъ казаться принимающимъ участіе въ успъхахъ въка. Странно, но тъмъ не менъе справедливо, что современное общество, единогласно обвиняемое въ грубой положительности, въ сухомъ и холодномъ эгоизмъ, въ отсутствін всьхъ чистыхъ, безкорыстныхъ, святыхъ помысловъ и порывовъ, что оно, въ тоже время, столь-же основательно можетъ подвергнуться укоризнъ въ чрезмърномъ пристрастіи и предпочтеніи, въ привязанности безотчетной и часто безразсулной, почти фантастической, къ тому, что относится прямо къ сердцу, чуждо по существу своему встхъ расчетовъ и видовъ, имтетъ корень и питаніе непосредственно въ чувствъ: къ творчеству, къ искусству, къ поэзім! Въ самомъ д'яль, въ нывъшнемъ мірѣ, нѣтъ по видимому другаго увлеченія, другой страсти, другаго энтузіазма, кром'в какъ къ созданіямъ, ознаменованнымъ печатію изящества, облитымъ сіяніемъ художественнаго, единственнаго въ наше время, вдохновенія. Счастливый стихъ, поэтическій аккордъ, своеобразный ударъ ръзца или кисти, возбуждають всеобщій восторгь. Оригинальное произведеніе искусства — будеть ли то поэма или ораторія, статуя или картина — составляеть эпоху! Герой, предъ которымь все преклоняется съ благоговъніемь, на котораго отвсюду сыплются вънки и рукоплесканія — есть художникъ! —

Самая строгая мораль ничего не можеть сказать противъ этого направленія, разсматриваемаго въ своей сущности, въ своихъ основныхъ началахъ, въ своемъ внутреннемъ значеніи. Чувство эстетическое, симпатія къ прекрасному и высокому, есть одна изъ высшихъ, благороднъйшихъ стихій нашей природы. Развитіе ел всегда болье или менье знаменуетъ торжество духовнаго элемента жизни человъческой. Красота есть подруга истины и добродътели. Въ ел свътломъ образъ, истина становится привлекательные, добродътель любезнье.

Но всему должны быть гранины; все должно имъть свою мъру. Всякое излишество есть уклонение отъ законнаго порядка; ибо нарушаетъ гармонію, которая составляеть основу бытія, есть душа жизни. Въ области чувства, котораго характеръ есть безпредъльность, законность выражается строгою разборчивостью относительно предметовъ. Расточать чувство на пред-

меты педостойные, значить употреблять во эло его святыню. Горе, если божественный огонь возжигается на алтаръ кумпровъ, вылепленныхъ изъ земной грязи и пыли, обольщающихъ только слъпую, плотскую чувственность! Горе, если, въ лучшія минуты одущевленія, сердце, вмъсто истинной красоты, обнимаетъ пустой, лживый, безсущный призракъ!

Итакъ, пусть любовь къ прекрасному, сочувствие къ геніальнымъ вдохновеніямъ, страсть къ искусству, горитъ и согрѣваетъ наше холодное, равнодушное, безчувственное время! Но разливаемая имъ теплота должна имѣть свой источникъ въ животворномъ солнцѣ истинной красоты; не въ темныхъ горнилахъ мірской, лживой прелести! И здѣсь-то искусству предлежитъ показать всю высокость своего смысла, оправдать всю важность своего назначенія. Оно должно своими созданіями направлять порывы чувства къ святой, единственно достойной ихъ, цѣли. Оно должно служить красотѣ, въ тѣсной непосредственной связи съ истиною и благомъ.

Въ религіи, истина и благо достигаютъ высшей степени своего проявленія на землѣ, своего приближенія къ человъчеству. Сюда слѣдовательно должно стремиться искусство. Здёсь единственно достойный храмъ для высокихъ священнодёйствій творящаго генія.

Такъ дъйствительно и было въ тъ счастливыя времена, которыя остались въ воспоминаніяхъ исторіи съ блистательнымъ именемъ «золотыхъ въковъ» искусства. Въ эти золотые въки, поэзія, музыка, зодчество, скульптура, живопись, были непрерывнымъ славословіемъ Божества. Древнія языческія Музы, въ въкъ Эсхиловъ и Софокловъ, фидіасовъ и Праксителей, Апеллесовъ и Вевксисовъ, жили на священныхъ высотахъ Олимпа. Христіанское пскусство, при Дантахъ и Тассахъ, при Рафаэляхъ и Микель-Анджелахъ, было если не исключительно священно-служебное, то, по-крайней-мъръ, во всъхъ своихъ проявленіяхъ, глубоко религіозное.

Съ благородной патріотической гордостью, мы Русскіе можемъ сказать, что у насъ искусство, при всей своей юности, не совратилось съ пути, который одинъ вполнт его достоинъ. Это особенно замтательно въ живописи, которой лучшія, блистательнтйшія созданія, освящены религіознымъ, благочестивымъ вдохновеніемъ. Кто хочетъ видть торжество кисти Русской, тотъ должетъ итти въ храмы, которые сами по себт составляють великольпнтышее украшеніе нашей стверной Пальмиры, и, здтьс склонясь въ восторженной молитвт предъ святыми иконами, уносить потомъ признательное благоговъніе къ могучей рукъ Брюлова, Шебуева, Басина и Бруни . . .

Конечно, могущество въры такъ полно, такъ всесильно, такъ живо и дъйственно въ самомъ себъ, что ему нътъ нужды ни въ какихъ стороннихъ нособіяхъ, ни въ какихъ внѣшнихъ украшеніяхъ. У насъ, еще больше, чѣмъ гдѣ - либо, молитва не требуетъ художественныхъ усилій кисти, чтобы изливаться со всей искренностью, со всѣмъ жаромъ, предъ святою иконою. Сердцу, издѣтства напоенному благочестіемъ, достаточно всякаго символа, лишь - бы онъ изображалъ точно и вѣрно свою идею, лишь - бы онъ былъ принятъ и освященъ материнскимъ благословеніемъ Церкви.

Даже, говоря искренно и безпристрастно: не большели примъровъ истинной въры и истиниаго одушевленія
встръчается въ мирныхъ сельскихъ храмахъ, или подъ
скромной крышей бъдной деревенской хижины, передъ
домашней кіотой, наполненной простыми, безхитростными изображеніями христіанской святыни? П одно-ли
кроткое, патріархальное чувство простаго поселянина,
такъ не притязательно? Кто изъ насъ, какъ-бы глубоко
ни отвъдаль отъ чаши современнаго просвъщенія и
образованности, кто въ свою очередь не испытывалъ

сладкаго умиленія, преклоняясь предъ зав'єтнымъ благословеніемъ отца, или лобызая крестъ, пов'єщенный рукой любящей матери? . . .

Благословенна сила вёры, преклоняющая во прахъ нашу суетную гордыню предъ однимъ могуществомъ нагой, неукрашенной ничёмъ мысли; разливающая тускклымъ блескомъ лампадки, теплющейся предъ простымъ образомъ Святой Дёвы, божественный свётъ и небесную тишину въ душахъ, для которыхъ темно и тревожно при яркомъ пламени мірской мудрости, при потёшныхъ огняхъ земнаго соблазна! . . .

Но благословенно и искусство, когда оно другими, ему одному извёстными путями, достигаетъ той-же цёли, производить тёже благотворныя, спасительныя впечатлёнія! Въ суетахъ и тревогахъ свётской жизни, къ несчастію такъ тёсно связанныхъ съ современною образованностью общества, когда-то еще выпадуть свётлыя минуты, доступныя торжеству нагой мысли надъ огрубёлымъ, развращеннымъ, или, по крайней-мёрё разсёлинымъ, безразсудно истощеннымъ и изможденнымъ, чувствомъ? Но вотъ слухъ проходитъ о ликъ Сеятой Дёвы, воспроизведенномъ кистью знаменитаго художника... Толпа стекается вокругъ чуднаго полотна: однихъ влечетъ любопытство, другихъ избытокъ празд-

наго времени, третьихъ цросто раболъпство общественному мивнію, требованія приличія, капризъмоды. Никто нейдеть съ тъмъ, чтобы молиться; мало даже ищущихъ прямаго эстетическаго наслажденія. Вотъ собрались они, эти представители и представитедьницы въка, эти львы и львицы высшаго, образованнаго общества, съ воспоминаніями о вчеращнемъ баль, съ надеждой на сегоднешній концерть или спектакль . . . Минута вниманія... и волшебное могущество искусства начинаетъ дъйствовать. . . Нътъ силь противиться. Въ тусклыхъ, полусонныхъ глазахъ, загарается живое, яркое пламя. Сердце расширяется, объемлется благоговъйнымъ волненіемъ, проникается сладостнымъ трепетомъ. Священный образъ невольно внъдряется въ потрясенную душу, наполняетъ ее собой, овладъваетъ ею безусловно и безгранично.... Новые чистъйшіе помыслы возникають, новыя возвышеннъйшія чувства воздымають грудь; и уста невольно щепчуть тайную, святую, благоуханную молитву ....

Вотъ истинная цёль, вотъ истинное значение и тор-жество искусства! . . .

Я продолжаль-бы долго и долго носиться мыслыю въ неизмъримыхъ пространствахъ, открывающихся душъ въ минуты невольнаго увлеченія.... Но раздались голоса: «Venezia! Ecco Venezia! Venezia» bella!...

Я выскочиль изъ каюты . . . Тучи разорвались . . . Блеспули лучи солнца . . .

Передо мной плавала развънчанная царица Адріатики...

... Наконецъ я насладился вполнѣ очарованіями волшебнаго города, который, по выраженію поэта, «строили фен.» Я изъѣздилъ вдоль и поперекъ его широкіе 
каналы, исходилъ взадъ и впередъ узенькіе корридоры, 
замѣняющіе въ немъ улицы. Вся Венеція есть великолѣпная, дивная картина: это живое воплощеніе древняго 
мифическаго образа богини, раждающейся изъ серсбренной 
пѣны моря. Но сколько и художественныхъ «живописныхъ картинъ,» высокаго, самобытнаго достоинства, 
сохраняется еще въ ея запустѣвшихъ палациахъ и храмахъ, которые въ свою очередь сами - собой представляютъ столько-же чудныхъ «картинъ зодчества!» . . .

Было время, когда Венеція имѣла свою блистательную школу живописи, извѣстную въ исторіи искусства подъ именемъ «школы Венеціянской.» Она произвела

столько образцовых созданій, которых большая часть осталась на их родинь. Здысь каждая церковь есть музеумь, каждый налаццо имыеть свою галлерею. Но главныйшее богатство художественных сокровищь все еще сосредоточено вы громадномь, фантастическомы зданіи «Дожескаго-Дворца», этой великолыпной муміи, которая пережила свое державное бытіе, но сохраняеть еще слыды невозвратно минувшаго блеска. Тамы самыя стыны дышать жизнію, разлитою могучимы геніемы Тинторетто вы колоссальных фрескахы. Вы дорогихы, раззолоченных рамахы, красуются дивныя полотна, одушевленныя кистью Павла-Веронеза и Тиціана. Какія имена! Какія созданія! . . .

Но, признаюсь, перебирая неисчислимое богатство разнообразнъйшихъ воспоминаній, уносимыхъ мною изъ Венеціи, я не нахожу между ними ни одного, котораго впечатльнія были-бы могущественные, вдохновительные, святье, какъ запечатльвшійся навсегда въ душь моей образъ безсмертной страницы Тиціана, изображающей «Вознесеніе Божіей Матери.»

CB. BACHAIÑ BEAMKIÑ.









rederick A. Manch

CB. BACHALM BEANKIN.

## Св. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКІЙ,

Архіепископъ Кесаріи Каппадокійскія.

Посреди спльныхъ гоненій Аріанскихъ, которымъ въ теченіи полувѣка противоборствоваль великій архіепископъ Александріи, Аванасій, явились два новые подвижника, столпы Церкви и сокрушители Аріанства, Василій и Григорій, оба изъ Каппадокіи, связанные узами нѣжной дружбы. Григорій, сынъ добродѣтельнаго старца Григорія, избраннаго въ послѣдствіи епискономъ Назіанза, былъ одаренъ отъ природы чрезвычайными способностями къ наукамъ словеснымъ, и получивъ начальное образованіе въ обѣихъ Кесаріяхъ и Александріи, отплылъ въ Авины; и основался временно въ столицѣ просвѣщенія Греческаго. Тамъ за́сталъ въ числѣ учащихся будущаго своего противника и гонителя Іуліана, скоро измѣнившаго мантію филосо-

фовъ на порфиру, когда Константій, испуганнный смятеніями Галліи, нарекъ его Кесаремъ, чтобы управлять Западомъ. Видя его отвратительную наружность и явное отступленіе отъ Христіанства, Григорій предчувствовалъ въ немъ будущаго врага Церкви, и часто восклицалъ: «какое зло питаетъ въ нѣдрахъ своихъ имперія Римская! — до если бы я былъ ложнымъ пророкомъ!»

Не много спустя посл'в друга, приплыль въ Аоины и Василій, начавшій свое-образованіе въ родственной ему Кесаріи и потомъ въ Царьградъ. — Онъ происходиль оть благородныхъ родителей, области Кесарійской, бывшихъ исповъдниками во дни гоненій; благочестивая бабка его Макрина, воспитавшая отрока при себъ, сама научилась истинной въръ отъ учениковъ чудотворца Неокесарійскаго Григорія, и передала во всей чистотъ въру сію внукамъ: Василію, Григорію, Петру, которые всъ заняли каоедры епископскія, и Макринъ, старшей сестръ ихъ, посвятившей дъвство свое Богу. - Степенный умъ Василія, который казался старцемъ въ годахъ юношескихъ, направляль встего занятія къ предметамъ болъе важнымъ, нежели суетныя распри софистовъ Авинскихъ, и онъ скоро бы оставилъ сей городъ, для него непріязненный, если бы не удерживала его искренняя дружба Григорія, до окончанія положеннаго круга наукъ.

Василій возвратился однако въ Кесарію прежде друга, и тамъ, отъ философіи человъческой, перешель къ Божественной, отвергнувъ почести: мірскія и обративъ вст силы духа на усовершенствование внутреннее, въ тихомъ уединенін и вольной нищетъ. Первою наставницею служила ему старшая сестра, потомъ великіе отшельники Египетскіе и Палестинскіе, которыхъ посътиль съ жаждою внутренняго образованія, когда пробудился отъ сна житейскаго къ свъту Евангельскому, и болбе постигь всю суету временнаго. Отъ нихъ научился онъ побъждать свою природу воздержаніемъ, бдьніемъ и молитвою, пренебрегать тёло для освобожденія духа, и жить какъ бы въ чуждой плоти, являя міру, что значить быть здёсь истиннымь странникомь и гра-Возвратись изъ Египта, онъ искалъ жданиномъ неба. въ своемъ краю ближайшихъ руководителей; и прилъпился сперва къ Евстаейо, епископу Севастійскому, не подозръвая въ немъ заблужденій Аріанскихъ, потому что видълъ только строгое житіе сего мужа и учениковъ его. Потомъ избралъ себъ скромное уединеніе на берегахъ ръки Ириса, въ области Понтійской, куда удалилась сестра его Макрина, по смерти бабки, чтобы успоконть старость матери своей Эммеліи, и основала у себя въ домѣ малую женскую обитель, по сосѣдству церкви сорока мучениковъ.

И Григорій посившиль оставить Аенны, чтобы насладиться въ отечествь обществомъ своего друга, и оставиль вмысть съ тьмою язычества, блага житейскія,
для занятій духовныхъ. Изъ пріобрытенныхъ имъ наукъ, онъ цыниль только одно краснорычіе, обращая
оное къ назиданію Церкви, и жаждаль, подобно Василію, посвятить себя житію иноческому: но дряхлость
рэдитилей припудила его оставаться еще въ міры,
чтобы облегчать имъ заботы домашнія. Однако же, изъ
глубины уединенія, непрестанно призываль его къ себы
Василій, и ихъ дружеская переписка, исполненная веселія душевнаго, осталась вырнымь изображеніемь ихъ
образа мыслей и жизни. — Очаровательно описаніе пустыни Василіевой.

«Богъ открыль мнё жилище по сердцу, писаль онъ, такое, о какомъ мы нёкогда мечтали на свободё: это высокая гора, покрытая темнымъ, густымъ лёсомъ, орошаемая, съ сёверной стороны, свётлымъ потокомъ; у подошвы ея пространная долина, изобильная ручьями, лёсъ ограждаетъ ее отовсюду, какъ крёпость, и дёлаетъ изъ нее почти островъ; два глубокіе оврага разлаетъ изъ нее почти островъ; два глубокіе оврага разлаетъ

дъляють ее на двъ части; съ одного края низвергается водопадомъ ръка, съ другой непроходимая гора заграждаеть путь; одинь только есть исходъ, и мы имъ владвемъ. Обитель наша на высотв, такъ, что вся долина и ръка, по ней текущая, - предъ глазами, и отраденъ видъ сей, какъ видъ береговъ Стримона; я не встръчалъ ничего прекрасите; ръка питаетъ въ себъ множество рыбъ, и благодатныя ел испаренія осв'єжають воздухъ сего очаровательнаго мъста. Иной, можетъ быть, восхищался бы разнообразіемъ цвётовъ и пёніемъ птицъ, мнъ же нъкогда увлекаться сими временными наслажденіями. Счастливое положеніе края дёлаеть его обильнымъ всякими илодами; а для меня самые сладостныемиръ и тишина, по совершенному отдаленію отъ городскаго шума: эдъсь не встрътишь даже путника, развъ иногда какой либо ловчій заглянеть въ нашу пустыню; но намъ не страшны хищные зв ри, одни только зайцы, козы и олени ръзвятся по нашей долинъ. — Могу ли предпочесть иное мъсто сему очаровательному жилищу? прости мнѣ желаніе мое здѣсь основаться.»

Но въ другомъ письмѣ, болѣе важномъ по своему предмету, Василій описывалъ другу пользу уединенія, для усмиренія страстей и утвержденія помысловъ: «выд-

ти изъ міра, писаль онъ, не то значить, чтобы удалиться отъ него тъломъ, но освободить душу отъ рабства, не имъть ни дома, ни семьи, ни близкихъ, ни заботъ, ни имъній, забыть все, чему научился отъ человъковъ, чтобы приготовить себя къ принятію познаній божественныхъ. Занятіе отщельника есть подражаніе Ангеламъ, въ непрестанной молитвъ и славословіи: восходить ли солнце, и онъ встаетъ для труда, не прерывая умственной молитвы; онъ размышляеть надъ чтеніемъ святыхъ писаній, чтобы пріобресть добродетель и направить жизнь свою по примфру святыхъ; потомъ молитва слфдуеть за чтеніемъ, чтобы сдёдать оное дёйствительнье. Разговоры инока должны быть чужды всякаго суесловія и спора, скромны, тихи и прив'ятливы, смиреніе же обнаруживается въ осанкъ, поступи, потупленномъ взорѣ, самой простой одеждѣ, едва достаточной, чтобы прикрыться отъ холода и жара; въ пищъ надлежитъ искать только удовлетворение голода: довольно хлъба и воды съ немногими овощами но и вкущая ее безъ жадности, надобно размышлять духовно, начиная и оканчивая транезу молитвою. Изъ двадцати четырехъ часовъ дня, одинъ только пусть опредълится для заботъ твлесныхъ, сонъ же да будетъ кротокъ, легокъ, и полночь отшельнику должна быть какъ утро для прочихъ, чтобы въ безмолвіц природы, съ большимъ вниманіемъ, размышляль онъ, о средствахъ къ очищенію грѣховъ своихъ и усовершенствованію въ добродѣтели.»

Письмо сіе служить какъ бы сокращеніемъ всёхъ правиль иноческихъ, которыя самъ Василій соблюдаль въточности, изнуряя тело постомъ и бавніемъ до такой степени, что въ немъ, казалось, не оставалось болье жизни; онъ спаль на голой земль, не вариль себъ пищи, употребляль сухой хлёбь и овощи, и отъ чрезвычайнаго воздержанія разстроиль свое слабое здоровье. Наконецъ присоединился къ нему и другъ его Григорій: тамъ наслаждались они непрестанными лишеніями, молились выбств, читали св. писаніе, работали, садили деревья, изсткали камни, удобряли землю, и следы ихъ тяжкихъ работъ оставались на ихъ нежныхъ рукахъ. Домъ ихъ не имълъ крыши и дверей, и никогда не нодымался изъ него дымъ; оставивъ всв свътскія книги, какими утъщались въ молодости, они занялись неключительно истолкователями св. писанія и сами составили книгу подъ именемъ добротолюбія. Жители Неокесарійскіе просили Василія заняться воспитаніемь ихъ дітей, но онъ отказался и не похвалилъ младшаго своего брата Григорія, за то, что принядъ на себя обязанность, отвлекающую, отъ созерцанія въ пустынь, - Такъ протекла, въ духовныхъ наслажденіяхъ возвышенной дружбы, жизнь великихъ отшельниковъ.

Скоро собралось къ нимъ множество учениковъ, и Василій написаль для нихъ многія нравоученія о благочестій, называемыя аскетическими, которыя и донынь служать зерцаломъ житія иноческаго, для всего Востока; онъ составиль ихъ, большею частію, изъ назидательныхъ отрывковъ священнаго писанія. Потомъ изложиль еще, въ такъ называемыхъ пространныхъ и краткихъ правилахъ, по вопросамъ и отвътамъ, полный уставъ иноческій, который, по своему совершенству духовному, можетъ быть приспособленъ къ жизни каждаго благочестиваго Христіанина.

Іуліанъ отступникъ, преслёдуя Христіанъ въ двухлѣтнее правленіе, не смёлъ однако коснуться бывшихъ своихъ товарищей, помня ихъ обличенія. Оба уже были, противъ своей воли, посвящены въ пресвитеры, но Григорій оставался при дряхломъ отцѣ, а Василій, избѣгая молвы житейской и зависти своего епископа, укрывался въ своей любимой пустынѣ. Ему предстояло просіять во дни новыхъ Аріанскихъ гоненій Валента, и заступить мѣсто великаго Аванасія. Григорій, другъ его и собесѣдникъ въ пустынѣ, услышавъ о приближеніи Валента къ Кесаріи, вызвалъ отшель-

ника изъ лесовъ Понтійскихъ, примирилъ съ нимъ епискона Евсевія, прямодушнаго, хотя слабаго сердцемъ, твердый оплотъ въры Василіевой, разбились всѣ льстивыя покушенія Валента, искавшаго склонить именитаго мужа на свою сторону. Аріане бъжали наъ Кесаріи; пресвитеръ Василій сделался правою рукою и единственнымъ совътникомъ своего архинастыря и, подобно Іову, окомъ слёпыхъ, ногою хромыхъ, ибо всё странные и убогіе притекали къ его покрову, и въ тяжкую годину голода онъ самъ разносилъ пищу по стогнамъ и устроилъ богадъльни для призрънія болящихъ. Отецъ иночествующихъ, которыхъ назидалъ своими правилами, онъ сделался светильникомъ и для всего клира, изложивъ на хартіи чинъ божественной литургін, изустно передаваемый отъ временъ Апостольскихъ, потому что чинъ сей не могъ болье оставаться въ одномъ преданіи устномъ, ради крайняго умноженія пресвитеровъ и для соблюденія онаго отъ неправильныхъ приложеній. Такимъ образомъ, Іерусалимская литургія Іакова, брата Господня, съ нѣкоторыми сокращеніями и съ изложениемъ молитвъ, въ болъе догматическомъ духъ, по нуждамъ времени, сохранилась въ чинъ богослуженія великаго Василія, который донын'в неизм'внно совершается во всёхъ православныхъ церквахъ Востока.

Григорій дружески разділяль благочестивыя заботы сотрудника своей юности и служилъ ему утъщениемъ въ скорьби, когда кончина нѣжно любимой матери повергла Василія на одръ бользни, хотя и самъ Григорій посъщенъ быль смертію брата Кесарія и сестры Горгоніи; онъ оплакаль ихъ въ надгробныхъ словахъ, которыя сохранили потомству домашнія доброд тели его семейства. Но, укръпляя Василія, ревностно содъйствоваль Григорій и престарѣлому отцу, примиривъ его съ иноками, озлобленными противъ своего пастыря за то, что нъкогда подписалъ съ прочими исповъдание Риминійское. Провидініе соблюдало святаго старца, удрученнаго годами и бользнію, на великій подвигь, и въ самый день Пасхи чудесно возставило съ смертнаго одра, когда всъ отчаявались въ его жизни. Внезапно поднялся онъ и совершиль молитвы въ своей ложницъ, сообщаясь духомъ съ паствою, которая торжествовала въ храмъ свътлое Воскресеніе, а на другой день и самъ уже могъ служить литургію, къ утфшенію вфрныхъ; подвигомъ же, для котораго призывался свыше, было избраніе Василія на престоль Кесарійскій.

Евсевій епископъ умеръ, и въ великой митрополіи возобновилися смуты, бывшія при его насильственномъ постановленіи: областные епископы не могли согласить

ся между собою въ избраніи ему преемника, въ такую минуту, когда одинът неудачный выборъ могъ поколебать все православіе Востока, ибо отъ первенствующаго престола Кесарійскаго зависѣла или принимала примъръ большая часть церквей Малой Азін.. Григорій чувствоваль важность мгновенія, и старець ожиль духомъ, дъйствуя какъ юноша. Посланія его, то увъщательныя, то укорительныя, ходили по всей области, онъ указываль всемь на Василія, какъ на единственную опору православія, и когда нікоторые епископы отзывались о его телесной немощи, Григорій обличаль ихъ, что не борецъ, а святитель нуженъ Церкви, и убъдилъ благочестиваго: Евсевія, Самосатскаго придти на соборъ Кесарійскій, чтобы дёйствовать въ пользу Василія. Видя, что еще не достаеть одного голоса для правильнаго избранія, Григорій самъ подвигся съ одра бол взненнаго, вельль нести себя въ городь, чтобы испустить дыханіе для блага: Церкви, взощель: въ собраніе епископовъ, къ общему: ихъ изумаенію, повельваль; модиль; наконецъ, рукоположиль Василія, и водворивъ его над каоедръ, какъ бы обновленный самъ своимъ подвигомъ, возвратился съ торжествомъ: въ Назіанзъ.: Изтамъ: еще онъ одольнь, кротостію и терпьніемъ, недовольныхъ епископовъ, которые возстали противъ него и Василія,

за избраніе великаго мужа, докол'є наконець общее удивленіе къ доброд'єтелямъ избраннаго не заглушило частной зависти. При самомъ начал'є краткаго, осмил'єтняго своего святительства, Василій показаль уже, чего могла ожидать отъ него вселенская Церковь.

Скорбя духомъ о упадкъ и раздорахъ церквей Востока, после долгихъ гоненій Аріанскихъ, онъ решился, съ помощію Божією, водворить въ нихъ миръ, п прежде всего обратился къ великому старцу Аванасію, какъ единственной, никогда не колебавшейся опоръ православія. «Тебъ, достоуважаемый отець, писаль онь, подобаеть оставить по себъ памятникъ, тебя достойный, и увънчать послъднимъ подвигомъ труды, подъятые за благочестіе; самъ я, неопытный, сокрушаюсь о бъдствіяхъ Церкви; какова же должна быть печаль твоя, ибо ты нъкогда видълъ союзъ и усердіе върныхъ! Мнъ кажется, одно намъ средство спасенія съ епископами Запада, если только они примуть въ насъ участіе, съ тою же ревностію, какую явили у себя; но кто подвигнетъ ихъ на великое дъло? Пошли на Западъ избранныхъ мужей твоей Церкви, чтобы изобразить епископамъ наши страданія и научить ихъ какъ помогать намъ; будь Самуиломъ всъхъ церквей, вникни въ скорбъ плачущаго народа, принеси Господу умиротворительныя молитвы и водвори опять тишину; изцёли болёзнь церкви Антіохійской, какъ врачь искусный, устроивъ въ ней согласіе вёрныхъ, и отъ сей главы Востока проліется здравіе по всему тёлу.» Въ такихъ же почтительныхъ выраженіяхъ писалъ Василій и къ епископу Римскому Дамазу.

Возбуждая къ миру епископовъ сосъднихъ областей, чтобы дъйствовали съ нимъ общими силами, великій Василій трогательно изображаль свое тяжкое положеніе: «вы знаете, что я выставленъ злобъ еретиковъ, какъ высокіе утесы ярости волнъ; я удерживаю ихь бурю и не даю потопить того, что за мною. Не къ себъ отношу такую твердость, но милости Бога, являющаго силу свою въ немощи человъческой, какъ самъ онъ выразился устами своего Пророка: «меня ли не убоитесь, оградившаго пескомъ море?» - Ничего нътъ слабъе и ничтожнъе песка, однакоже Господь удерживаетъ и смиряетъ имъ неизм фримость пучинъ морскихъ. И поедику я слаб фе песка, вы бы должны были, возлюбленные братія, посътить меня въ моей печали и укръпить въ начинаніяхъ, или исправить въ погрешностяхъ, чтобы въ чемъ не заблудился, какъ свойственно слабости человъческой.»

Съ такимъ непритворнымъ смиреніемъ выражался о себъ Василій, котораго великій Аванасій называль сла-

вою Церкви, Григорій же, другъ его, лучшею искрою въ ней горъвшею, когда завистники святаго мужа упрекали его за то, что не съ такою будто бы ясностію излагаль ученіе о Божествь Духа Святаго/ съ какою гремъль о Божествъ Сына. Но Василій твердый защитникъ догмата Св. Троицы, подвергся сему нареканію, за списхождение къ последователямъ Македония, отъ которыхъ требоваль только пріятія Никейскаго символа, чтобы не возбуждать новой бури посреди распрей Аріянскихъ. Поощряя друга, пресвитера Григорія, богословствовать о Духъ Святомъ, на кабедрахъ своей области, самъ онъ, какъ епископъ старшей митрополіи, болье дъйствоваль, чтобы соединить разрозненныхъ и многочисленное собраніе назидательныхъ его писемъ, ко всемь: Церквамъ и святителямъ Запада и Востока; свидътельствуеть о его неусыпной ревности.

Когда гоненіе повсюду свиръпствовало и не избъжаль онаго, и на святительскомъ престоль, Василій, ибо онъ служиль опорою и върнымъ представителемъ Церкви вселенской; въ одномъ лицъ его слились, своими добродътелями, инокъ, учитель и епископъ, и гонитель Валентъ не могъ оставаться равнодушнымъ доколь сіяль еще такой свътильникъ. Самъ онъ посътилъ Кесарію, и великато мужа потребовали сперва на испыта-

ніе къ епарху царскому Модесту, суровому Аріанину, но Василій отв'єтствоваль на вс'є его угрозы и даски: «общение съ Богомъ честите, нежели общение съ тобою по мррф разстоянія Творца отъ твари, и такова вфра Христіанъ; угрозы твои до меня не касаются: ибо что мнъ и тебъ? – имъніе ли мое возьмешь, – не обогатишь себя и я не обнищаю, да и мало тебъ пользы въ сихъ ветхихъ одеждахъ и въ нёсколькихъ книгахъ, а въ нихъ все мое богатство. Изгнанія не боюсь, ибо земля сія не моя, а Божія, и отечество мое повсюду; о мукахъ не забочусь, - онъ только приведутъ меня къ желанной целп; ты видишь, на мне почти неть тела; одинъ первый ударъ все окончитъ, и смерть только ускорить отшествіе мое къ Богу.» Пзумленный епархъ невольно сознался, что никто еще съ такою смълостію съ нимъ не бесъдовалъ: «можетъ быть, возразилъ Василій, тебѣ не случалось никогда говорить съ епископомъ: мы во всемъ являемъ кротость и смиреніе, но если кто хочетъ лишить насъ Бога и правды Божіей, мы ради ея все пренебрегаемъ.» Видя такую твердость, смягчился епархъ и спросиль: «пріятно ли будеть ему видъть Кесаря въ своей церкви? - надлежитъ только для сего выкинуть одно слово, единосущный, изъ символа?» — «Радуюсь видъть Кесаря въ церкви, ибо радъю

о спасеніи всякой души, но не позволю изм'єнить ни одной іоты въ символь отв'єчаль мужественный святитель. «Размысли до завтра», было посл'єднимь словомъ Модеста; «нынь, какъ и завтра, я тоть же!» — посл'єднимь словомь Василія.

На праздникъ Богоявленія, Кесарь, окруженный стражами, взощель въ церковь, гдъ совершаль литургію Василій, и сталь въ толпъ народа. Когда же услышаль сладкое пеніе ликовъ и увидёль стройный чинъ божественной службы, священнослужителей боле подобныхъ Ангеламъ, нежели человъкамъ, самаго же Василія неподвижнаго предъ алтаремъ, вперившаго умъ свой горъ; и со страхомъ обстоявшихъ его пресвитеровъ, - ужаснулся Валентъ, хотълъ подойти къ жертвеннику, но пошатнулся и быль поддержань однимь изъ діаконовъ, Никто однако не смълъ принять его просфору, не зная, желаеть ли вступить съ нимъ въ общение епископъ. Самъ Василій, сострадая къ немощи человъческой, прицядъ изъ рукъ его принесенный даръ. Въ другой разъ Кесарь пришель опять участвовать въ молитв'в вфрныхъ, и въ самомъ алтарф бесфдовалъ долго съ Василіемъ, при другѣ его Григорів, который не менъе Кесаря услажденъ былъ его небесною бесъдою.

Съ тёхъ поръ смягчилось повсемёстно гоненіе, хотя

самъ Василій еще дважды ему подвергался. Уже, по проискамъ Аріанъ, испуганныхъ его благимъ вліяніемъ, запряжена была колесница, чтобы везти въ изгнаніе великаго мужа, когда внезапная бользнь, постигшая въ ту же ночь младенца царскаго, заставила Валента прибъгнуть къ мольбамъ осужденнаго. Василій сталь на молитву и исцелиль, но съ условіемь, чтобы младенецъ былъ отданъ въ научение православнымъ; Кесарь измънилъ слову, и сынъ его, окрещенный Аріанами, опять занемогъ и скончался. — Огорченный отецъ хотълъ снова подписать приговоръ изгнанія, но перо сокрушилось въ рукахъ его; онъ оставиль въ миръ Василія и удалился изъ Кесаріи. Бывшій гонитель Модестъ самъ получилъ также исцъленіе молитвами Святителя, и сдваался оттоль его искреннимь другомь. И другаго енарха, дерзнувшаго возстать противъ святаго, за то что укрыль благородную вдовицу отъ его насилія, смириль кротостію своею Василій. Мучитель вельль снять съ него мантію для большаго безчестія, Василій же предложиль ему и хитонь свой и, грозившему разтерзать его жельзными когтьми, спокойно сказаль: «много мнь сдълаешь добра, если вырвешь нечень мою, которая часто меня безпоконть.» Между тёмь граждане, узнавь объ опасности своего пастыря, вооруженною силою пришли спасти его; тогда въ свою чреду принужденъ былъ смириться епархъ, и Василій спасъ его отъ ярости народной.

Другое, тяжкое огорченіе, постигло великаго Святителя: по зависти подчиненныхъ ему епископовъ и особенно Анеима Тіанскаго, отняли у него половину эпархіи, когда указомъ царскимъ область Каппадокійская раздълилась, и Тіана сравнена была съ Кесаріею. Анеимъ утверждалъ, что управление духовное должно соображаться съ гражданскимъ, и сталъ мъщаться въ дъла церковныя, присвоивая себъ права архіепископскія и созывая самовольно на областные соборы обольщенныхъ имъ епископовъ; съ своей стороны Василій, чувствуя какое эло можетъ произвести такое неумъстное раздъленіе, посреди общаго колебанія въ въръ, старался всёми мёрами оградиться отъ притазаній Анеима, выборомъ и умноженіемъ епископовъ своей области. Уже младшій брать его, Св. Григорій, святительство валь въ Ниссъ Каппадокійской; Василію желательно было рукоположить и знаменитаго друга Григорія въ малый городокъ Сазимы, на рубежѣ новой церковной области Анонма, и съ трудомъ могъ онъ убъдить его принять епископскій сань; Григорій отговаривался жаждою уединенія и непріятностію м'єста, спорнаго между двумя эпархіями; воля Василія, предпочитавшаго благо общественное частной дружбѣ, и воля престарѣлаго отца превозмогли; но Григорій не могъ вступить въ управленіе своей паствы, по сопротивленію Анеима. Тогда опять, возвратившись въ Назіанзъ, раздѣлиль онъ бремя правленія съ столѣтнимъ родителемъ до его скорой кончины, которую оплакалъ въ присутствій друга, краснорѣчиво изобразивъ всѣ пастырскія и домашнія добродѣтели благочестиваго старца, въ надгробномъ словѣ. Утѣшивъ нѣсколько своимъ пребываніемъ церковь Назіанзскую, до избранія новаго пастыря, онъ удалился въ пустыню Изаврійскую, искать въ безмолвій того душевнаго мира, которымъ не давали ему насладиться люди и заботы; но его отшельничество не продолжилось, ибо ему надлежало возсіять скоро на свѣщникѣ Царяграда.

Расположеніе къ иночеству не оставляло Васплія и на каседръ епископской; онъ собраль вокругь себя монашествующихъ, въ Кесаріи и въ окрестностяхъ, чтобы ихъ примъромъ могла назидаться паства, и строго наблюдаль за исполненіемъ даннаго имъ устава, предупреждавшаго гръхопаденія самыми подробностями келейной жизни. Столько же радъль онъ и о клирикахъ общирной эпархіи, и требоваль отъ хорепископовъ върнаго списка всъхъ низшихъ служителей церкви, иподіаконовъ, чтецовъ, заклинателей, привратниковъ, за-

прещая принимать ихъ безъ своего согласія, потому, что священники и діаконы иногда позволяли себъ избирать ихъ самовольно и тъмъ вводили въ клиръ людей недостойныхъ. Такая внимательность пастыря очистила нравы его духовенства, и многіе изъ сосъднихъ епископовъ прибъгали къ нему просить себъ пресвитеровъ и даже преемниковъ на свои каоедры; а нищіе и странные стекались со всъхъ окрестностей въ общирную богадъльню, устроенную имъ на подобіе города, въ предмътню Кесарій; долго послъ него славилась она подъ именемъ Василіады, гдъ всякаго рода немощи находили врачеваніе.

Подвизаясь дёлтельно, не оставляль Василій назидать и словомь, не только свою паству, но и сосёднихъ епископовъ, особенно Св. Амфилохія Иконійскаго, связаннаго съ нимъ и съ Григоріемъ узами дружбы, и противъ собственнаго желанія избраннаго народомъ на кафедру Иконіи. По его просьбѣ написаль онъ книгу о Духѣ Святомъ, въ коей ясно излагалъ исхожденіе божественное отъ Отца и прославленіе съ Сыномъ, и говорилъ о важности преданій, противъ тѣхъ, которые нолагали, что можно основываться въ догматахъ на одномъ священномъ писаніи.

Для Амфилохія изложиль онъ также, въ трехъ пос-

ланіяхъ, признанныхъ каноническими всею Церковію, многія правила покаянія и разрѣшенія падшихъ въ различные грѣхи, съ опредѣленіемъ срока эпитиміп, судя по степени вины и раскаянія, и заботился о церквахъ, которыя осиротѣли во время гоненій. Услышавъ, что Св. Евсевій сослапъ, онъ написалъ утѣшительное посланіе гражданамъ Самосатскимъ, которые показали столько участія своему пастырю.

Жазуясь па равнодущіє западныхъ, и намекая на неумѣстное превозношеніе Папы Дамаза, великій святитель упрекаль и восточныхъ за недостатокъ взапиной
любви, или за потворство ереси. Обличительныя письма его къ епископамъ поморскимъ и къ церкви Неокесарійской, вмѣстѣ съ собственною апологією противъ
Евставія, странствовали съ діаконами его по всей малой
Азін, сохраняя общеніе между православными; надъ
пимъ сбывались слова псалма: «падетъ отъ страны твоя
тысяча и тма одесную тебѣ, къ тебѣ же не приближится.»
Казалось Провидѣніе хранило его только для того,
чтобы подъ сѣнію великаго мужа Церкви, дать прейти
бурѣ Аріанской, вмѣстѣ съ ся виновникомъ Валентомъ,
которому опредѣлена была преждевременная кончина.

Мужественный защитникъ Церкви преставился вскорѣ послѣ Валента, претерпѣвъ до конца тяжкую бурю

и управивъ кормило церковное въ тихую пристань. Когда исповъдники стали возвращаться на свои канедры, Василій отошель въ небесную родину посреди общаго о немъ плача. Народъ тъснился къ его останкамъ, больныя искали исцелиться прикосновеніемъ къ его одеждъ, какъ нъкогда къ Апостольской; рыданія заглушали пъсни церковныя, язычники и Евреи смъщались съ върными. Приближенные его утъщались тъмъ, что были въ числъ его присныхъ; нъкоторые старались подражать ему въ одеждъ, пищъ и поступи, въ самой баъдности его лица и медленномъ произношении. Творенія его читались въ домахъ, и церквахъ, къ назиданію духовныхъ и мірянъ; имъ удивлялись и самые язычники.-Три похвальныя слова произнесены были, въ различное время, въ честь великаго Святителя, знаменитыми мужами Церкви: Ефремомъ Сиряниномъ и двумя близкими его сердцу Григоріями, братомъ и другомъ, безутѣшными о его преждевременной кончинъ. Благодарная же Церковь скоро причла Василія къ лику святыхъ своихъ заступниковъ и стала совершать память его блаженной кончины, ибо онъ былъ и при жизни вселенскимъ учителемъ и залогомъ ел мира.

## PYCCRIE IIYTEIIIECTBEHHIRII

КЪ

GBARBIMB MBGRAMB.







BMOAKKAKA TIKITEPA.





PPOBB TOCHOAEHB.

## PYCCKIE IIYTEIIECTBEHHIKII

## RB CBARBING MBCRAND.

Нътъ ничего свойственнъе человъку, какъ желаніе видъть лично мъста и предметы, близкіе сердцу, драгоцънные по сопряженнымъ съ ними воспоминаніямъ. Это необходимое слъдствіе двойственнаго устройства нашей природы, состоящей сколько изъ души, столько и изъ тъла, которое имъетъ свою законную долю во всъхъ нашихъ движеніяхъ, потребностяхъ и наслажденіяхъ. Блаженны увъровавшіе, не видя, возлюбившіе, не вкушая! Но стократъ блаженнъе тъ, которымъ судьба дарустъ счастіе видъть очами то, что наполняєтъ мысль, лобызать устами то, къ чему стремится сердце! . .

Въ настоящее время, рѣдки, слишкомъ рѣдки становятся не только примъры, но и порывы къ благочестивымъ странствованіямъ въ тѣ «Мѣста», которыя запечатлъны именемъ «Святыхъ», по ихъ непосредственному соприкосновенію съ темъ, что действительно всего святве на землъ-съ религіею! Сіонъ, Герусалимъ, Горданъ, Виолеемъ — часто-ли слышатся въ разсказахъ и воспоминаніяхъ очевидцевъ, часто-ли возбуждаютъ къ себъ любопытное участіе, жажду быть ихъ очевидцами? Между-тъмъ, не льзя сказать, чтобы ныньшній въкъ быль тяжелье на подъемъ, чтобы мы болье любили домостаничать, меньше имъли расположения къ дальнимъ путешествіямъ. Нынѣ тучи пилигримовъ носятся во вевхъ концахъ земнаго шара, скитаются по морямъ и сушѣ, восходять на неприступныя горы, спускаются въ педосягаемыя пропасти. Ничто не пренебрегается ихъ жаднымъ любопытствомъ: всякая естественная рѣдкость, мальйшій сльдь достопамятнаго событія, влекуть къ себъ посътителей и поклонниковъ. Все для нихъ занимательно, все драгоцино, все свято - кроми того, что действительно, что собственно и исключительно

Не такъ было въ старыя добрыя времена, когда благочестивое религіозное одушевленіе, полное дъвственной

«свято»!

чистоты и юношескаго жара, владычествовало надъ встыми прочими увлеченіями, интересами, страстями. Путешествіе къ Святымъ Мѣстамъ было тогда лучшею мечтою жизни, которой лелѣялись дѣти, восхищались юноши, падъ которой истощали свою дѣятельность мужи, о которой сѣтовали и воздыхали старцы. Въ тяжкомъ утомительномъ странствованіи, какимъ признавалась тогда вся земная жизнь, оно считалось отрадпѣйшею, утѣшительнѣйшею прогулкою; тѣмъ-болѣе что въ продолженіе ея открывались безпрерывные виды на вожделѣный предѣлъ всѣхъ трудовъ и лишеній настоящаго бытія, на небесную отчизну свѣтлой блаженной вѣчности.

Съ самаго начала христіанства, Палестина, земля сбывшихся наконець обътованій, предуставленныхь отъ сложенія міра, сдѣлалась для Христіанъ «Святою-Землею». Три первые вѣка по рожденіи Спасителя въ ясляхь Внелеемскихъ, протекли какъ вообще для всей Церкви Христовой, такъ препмущественно для Святой-Земли, служившей ей колыбелью, въ непрерывныхъ бѣдствіяхъ, подъ бурями губительнаго опустошенія, подъ гнетомъ тяжкихъ гоненій. Падающее язычество, опираясь на тиранское міровластительство Рима, истощило всю свою ярость надъ священными памятпиками юной вѣры,

грозившей ему близкой и невозвратной гибелью. Проливая кровь мучениковъ, оно не щадило мъстъ, освященныхъ безценною кровью божественнаго подвигоположника ихъ смерти, начальника и совершителя ихъ воскресенія. Въ Герусалимъ, у котораго отнято было самов имя, на Голгоов и Сіонв, обезчещенныхъ мерзостью кумировъ, сглажены были всв следы высокихъ событій Евангелія. Но въра хранила объ нихъ несокрушимое воспоминаніе: она лобывала ихъ втайнъ, омывая слевами Іереміи, оплакивая рыданіями Рахили. Посреди тяготъвшаго надъ ними мрака бъдствій, ученики и послъдователи Христовы свётло смотрёли въ даль будущности, озаренную непреложными пророчествами божественнаго учителя. Они знали, что скоро настанетъ время, когда Крестъ возсіяетъ міру всею своею славою. и слава его прольется на мъста, гдъ онъ нъкогда воздвигся символомъ поруганія, гдё нынё лежалъ во пражь, преданный беззащитно остервеньнію злобнаго нечестія.

И оно не укоснило притти, это благословенное время! На міродержавномъ престоль Римскихъ Августовъ возсыль Монархъ, склопившій смиренно свою главу предъ знаменіемъ Креста, даровавшимъ ему единовластительство Вселенной. Съ Константиномъ началась новая эпоха

для Христіанства, и съ тѣмъ-вмѣстѣ новый періодъ для Святой-Земли.

Извъстно, что равноапостольная мать равноапостольнаго Константина, Св. Елена, въ то время какъ Кесарь своей державной рукой утверждаль на незыблемыхъ основаніяхъ всемірное торжество Христіанства, взяла себъ какъ-бы въ исключительный удълъ Святую-Землю, освященную стопами ногъ Христовыхъ. Ей принадлежить, посль трехъ въковаго запуствия, вторичное можно сказать создание - открытие, возстановление и укращеніе Святыхъ М'єсть на всемъ пространств'є Палестины. Какъ-будто уплачивая тяжкій долгь праматери Еввы, она, со всей нъжностью и горячностью женскаго сердца, преследовала земную жизнь Богочеловека, удостоившаго родиться отъ жены, дабы стереть главу соблазнившаго жену эмія. Для всеобщаго благогов внія христіанскаго міра, она отъискала всѣ слѣды, пріурочила вст воспоминанія обопхъ завтовъ спасенія: Вет хаго, столько же какъ п Новаго. Жены-Мироносицы послъднія оплакали смерть и первыя привътствовали воскресеніе Христово. Жена Порфироносная посл'єдняя плакала надъ развалинами и первая возвъстила славное возстановленіе святой колыбели Христіанства.

Съ-тъхъ-поръ, Святая-Земля повлекла къ себъ торжс-

ствующихъ поклонниковъ Креста со всёхъ концевъ міра, оглашенныхъ благовъстіемъ Евангелія. Чудное, глубокотрогательное и съ-темъ-вместе высокопоучительное зрълище, представляли эти несмътныя полчища пилигримовъ, приливавшіл къ данно развінчаниому граду Давида и Соломона отвеюду: съ раскаленныхъ песковъ Ливіи и съ сибжныхъ сугробовъ Скивіи, отъ подножія Пирамидъ и изъ-подъ навъса грубыхъ одтарей взгроможденныхъ Друидами, изъ простыхъ шатровъ и шалашей дикихъ, первобытныхъ народовъ, и изъ пышныхъ, великолепныхъ городовъ Греціп и Италіи, представительницъ высшаго современнаго развитія всемірной цивилизаціи! Самый Римъ, тогда центръ и глава Вселенной, видъль безпрерывно пустъющими свои колоссальные дворцы, свои роскошныя виллы, ради гробной пещеры, скрывавшейся во глубинъ дебрей Палестинскихъ! Сколько маститыхъ старцевъ сбрасываля съ себя достоинства и титла, которыми гордились Фабіи и Сципіоны, оставляли свои курульныя кресла, и бодро вооружались смиреннымъ посохомъ странниковъ! Сколько величавыхъ матронъ, не уступавшихъ въ санѣ и родѣ Корнеліямъ и Метелламъ, въ богатствъ и знаменитости Ливіямъ и Агриппинамъ, добровольно разставались съ окружающей ихъ роскошью и нъгою, съ наслаждениемъ пускались въ

дальній скорбный путь, и не рѣдко оставались навсегда при ясляхъ Вполеема, подъ маслинами и смоковкицами Элеона, во глубинъ Юдоли-Іосафатовой или на пустынныхъ берегахъ Іордана! Среди развалинъ нынъшняго Рима, на вершинъ горы Авентинской, сохраняется донынъ память великельпныхъ палатъ Сенатора, сынъ котораго, святимый Церковью подъ именемъ Алексія Челов вка-Божія, во цв втв юности, роскошествующій всвми надеждами земнаго счастія, исторгся изъ девственныхъ объятій страстно любимой невісты, тайно оставиль пышный кровь родительскихъ чертоговъ, прошель подъ бъднымъ рубищемъ нилигрима до Святыхъ Мъстъ, и тамъ, почеринувъ новыя силы къ самоотверженію, воротился домой умереть, послѣ долговременнаго превптанія, у воротъ принадлежавшаго ему дворца, въ глазахъ безутъшно рыдавшей избранницы его сердца, неузнаннымъ, изъ состраданія призираемымъ, нищимъ! . .

Когда неисповъдимыя судьбы Промысла допустили постепенно слабъть и слабъть державному скипетру Кессарен въ рукахъ недостойныхъ преемниковъ Константина; когда, за умножение беззаконий, какъ чувствовали и не стыдились сознаваться сами тогдашние Христіане, снова отъялась слава отъ Сіона, и Земля—Святая, послъ многихъ превратностей и колебапій, впала въ

руки враговъ имени Христова: ревность къ ней не только не охладела, но напротивъ возгорелась съ новою, усугубляемою препятствіями, силою. Ціной неимовірныхъ лишеній и трудовъ, цёной постыднаго уничиженія, тяжкихъ страданій и мукъ, а иногда и самой жизни, покупалось счастіе видъть и облобызать Святый Гробъ, пройти по скорбному пути Голговы, поклониться смиреннымъ яслямъ Виоліема. Наконецъ, мъра терпънія истощилась. Христіанская Европа поколебадась до основанія, изъ края въ край, и опрокинулась всею своею тяжестью на враждебную Кресту Азію. Кто не знаетъ этой дивной, всликол поэмы, наполнявшей собою длиниый періодъ такъ-называемыхъ среднихъ въковъ, подъ именемъ Священныхъ-Войпъ, или, еще обыкновеннъе, «Крестовыхъ-Походовъ»! Посохъ пилигрима и мечъ крестоносца, съ равнымъ рвеніемъ хватала рука, носящая скипетръ, и рука, водящая рало. Богачи расточали свое богатство, бъднякъ жертвоваль последней лептой, чтобъ итти за моря и горы, отбивать грудью у невфрныхъ вфтку съ утесовъ Элеона или съ береговъ Іордана. Во глубинъ своихъ неизслъдимыхъ совътовъ, Провидъніе не восхотьло, чтобы этотъ порывъ Христіанства, къ сожальнію допустившій омрачить себя нечистою примъсью земныхъ страстей и расчетовъ, увѣнчался вожделѣннымъ успѣхомъ. Но въ исторіи міра страница Крестовыхъ-Походовъ осталась и останется навсегда самою поэтическою страницею! . .

Съ поэзіей Крестовыхъ-Походовъ не кончился энтузіазмъ къ Святой – Землѣ въ душахъ Христіанскихъ.
Долго еще теплился онъ, вспыхивая болѣе пли менѣе
яркими проблесками, посреди сгущавшихся мраковъ
эгоизма, сомнѣнія и равнодушія. Не погасъ онъ совершенно и нынѣ. Еще видимъ мы Шатобріановъ и Ламартиновъ, удаляющихся отъ бурнаго шума современной жизни въ пустынныя дебри Палестины, чтобы освѣжить себя, чтобы почерпнуть новыя силы, новую божественную поэзію вѣры и надежды, въ святой купели
Силоама! Еще изъ вѣщихъ устъ вдохновенныхъ избранниковъ раздаются надъ скромной вѣткой паломника,
исполненные сочуствія, привѣты:

Скажи мнѣ, вѣтка Палестины: Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла? Какихъ холмовъ, какой долены Ты украшеніемъ была?

У водъ-ли чистыхъ Іордана Востока лучъ тебя ласкаль? Ночной-ли вътръ въ горахъ Ливана, Тебя сердито колыхаль?

Молитву-ль тихую читали,

Илъ пъли пъсни старины,

Когда листы твои сплетали

Солима бъдные сыны? . .

Заботой тайною хранима
Передъ пконою святой,
Стоишь ты вътвь Герусалима,
Святыня върной часовой!

Прозрачный сумракъ, лучъ лампады, Кивотъ и крестъ, символъ святой . . . Все полно мира и отрады, Вокругъ тебя и падъ тобой! —

Поздо загорълись на нашей родной землъ святые лучи Христіанства. Поздо, сравнительно съ другими народами, Русь вняда и покорилась спасительному благовъстію Евангелія. Ноблагое начало положено было въ добрый часъ. Первыя искры мгновенно вспыхнули, запылали. Едва вышедши изъ купели Крещенія, едва отряхнувъ слѣноту грубаго язычества, наша Русь является уже въ полномъ смыслѣ «Святой Православной Русью»! . .

Самымъ принятіемъ Христіанства земля Русская обязана была путешествію на Востокъ, въ страну Святыхъ Мѣстъ. Св. Ольга, «денница спасенія нашего» (по прекрасному выраженію древняго лѣтописца), сама ходила въ Царьградъ. Послы, отправленные Владиміромъ для личнаго наблюденія святынь Христіанства, по свидѣтельству нѣкоторыхъ преданій, кромѣ Царяграда, проникали въ глубину Православнаго Востока до Герусалима.

Если в фрить другимъ преданіямъ, сохраняющимся въ нашихъ старинныхъ п фсняхъ, то во времена «Краснаго-Солнышка» Великаго - Князя Владиміра, пилигримство, безъ-сомп фнію по сродству своему съ богатырскою отважностью и предпріимчивостью, быстро вошло въ нравы Русскихъ, и уже составляло характеристическую черту тогдашией народной жизни. Есть ц флая огромная легенда про «сорокъ каликъ со каликою» («каликами» называются у пасъ и по-сю пору убогіе странники, скитающіяся по богомольямъ), какъ они снаряжались

Ко святому граду Іерусалиму . . . . Святой святынѣ помолитися, Господню Гробу приложитися, Во Ердань-рѣкѣ искупатися, Нетлѣнной Ризой утеретися . . .

какъ положили они промежъ себя «великую заповъдь» во время пути-дороги,

Кто украдеть, или кто солжеть,
Али кто пустится на большій грват,
Едина оставить во чистомъ поль
И окопати по плечи во сыру землю,

какъ встрѣтились съ дасковымъ Княземъ Вдадиміромъ на его потѣшныхъ островахъ воздѣ Кіева, когда онъ забавдядся охотою, и какъ дасковый Князь отвъчаль имъ на ихъ «прошеніе о святой милостынѣ»:

Гой вы еси, калики перехожіе!

Хльбы съ нами завозные,

А и денегъ со мною пе годилося,

А важу я Князь за охотою. . .

Изволите идти во Кіевъ градъ

Ко душь Княгинь Апраксвевнь. . .

Напонтъ, накормитъ васъ добрыхъ молодцовъ,

Надълить вамъ въ дорогу влата, серебра;

какъ потомъ дошли они до Іерусалима отъ Кіева въ три мъсяца, все что слъдуетъ тамъ отправили,

> Служили объдни съ молебнами За свое вдравіе молодецкое. . .

и какъ наконецъ, во столькоже времени, воротились назадъ въ Кіевъ, гдѣ снова были угощены самимъ Владиміромъ. Другая, не менѣе любопытная легенда, сохранилась про Новгородца Василья Буслаева, удалаго богатыря, который ходилъ съ своей храброй дружиной, на «гулянье неохотное», какъ выражается самъ онъ въ легендѣ:

Съ молоду бито много, граблено,
Подъ старость надо душу спасти. . .
и достигъ онъ, послъ многихъ приключеній,

Въ Іерусалимъ градъ;

Иришелъ во церкву соборную,

Служилъ объдни за здравіе матушки

И за себя Василья Буслаевича,

И объдню съ панихидою служилъ

Но родимомъ своемъ батюшкъ

И но всему роду своему;

На другой день служилъ объдни съ молебнами

Про удалыхъ добрыхъ молодцовъ,

Что съ молоду бито много, граблено,

И святой святынъ приложился онъ,

И въ Ерданъ-ръкъ пскупался,

И расилатился съ понами и съ дьяконами,

Которые старцы при церкви живутъ,

Далъ золотой казны пе считаючи. . .

но не воротился назадъ, а сложилъ на пути свою буйную молодецкую голову. Конечно, не льзя дать полной

въры этимъ обломаннымъ, обезображеннымъ сказаніямъ; но нельзя не признать въ нихъ отголоска глубокой статрины. Имя Василья Буслаевича, носившаго санъ Посадника въ Новгородъ, упоминается въ лътописяхъ около средины XII въка: и въ тожъ время лътописцы замъчаютъ, что изъ Новгорода хаживали на богомолье къ Святымъ Мъстамъ многочисленныя вооруженныя дружины. Если легенду о Буслаевичъ есть возможность прикръпить къ исторіи: то почемужъ отказать въ томъ и легендъ о «каликахъ» ласковаго Князя Владиміра! . .

Но оставимъ сумрачную область преданій. Въ нашей старинѣ, нѣтъ недостатка въ похожденіяхъ ко Святымъ Мѣстамъ, оставившимъ по себѣ вполнѣ достовѣрныя, неопровержимыя свидѣтельства.

Въ пачалъ XII столътія, во дни княженія въ Кієвъ Святополка-Михаила, правнука Владиміра Равноапостольнаго, ходилъ ко Святымъ Мъстамъ пъкто Даніилъ, Русскій Игуменъ, отъ котораго дошло до насъ любопытное описаніе совершеннаго имъ путешествія: «Книга глаго-емая Странникъ».

«Се азъ недостойный Игуменъ Даніиль» — пишетъ нашъ первый Паломникъ — «смиренъ сый грѣхи многими, недоволенъ сый о всякомъ дѣлѣ блазѣ, понуженъ мыслею своею, нетерпѣніемъ своимъ восхотѣхъ видѣти

святый градъ Герусалимъ, и землю обътованную, и Мъста Святыя, благодатію Божіею съ миромъ доходихъ, п очина своими видъхъ Святая Мъста вся, обходихъ всю ту землю обътованную, идъже Христосъ Богъ нашъ походи своима ногама... Да се списахъ путь сей и Мъста сіц Святая, не возносяся, ни величаяся путемъ симъ, яко добро сотворивъ что на пути имъ: не буди то! ничтоже бо не сотворихъ добра на пути семъ. Но, любы ради Святыхъ мъсть сихъ, списахъ все, еже видъхъ очима своима грѣшныма, дабы не забывати было то, еже ми показа Богъ педостойному видъти. . . Да и се написахъ върныхъ ради человъкъ, дабы се кто, слышавъ о Мъстъхъ сихъ Святыхъ, потщался душею и мыслію ко Святымъ симъ М'втамъ, и равну мзду симъ пріиметъ съ ходившими до Святыхъ Мѣстъ». . . Вотъ побужденія и причины, увлекшія благочестиваго странника въ путь столь дальній и тяжкій! . .

Даніиль, какъ видно, мужь съ крѣпкою волею и свѣтлымъ умомъ, глубоко набожный и съ тѣмъ-вмѣстѣ жадно любознательный, совершиль свое путешествіе, по
собственному его выраженію, «не вборэѣ», но медленно и внимательно. «А се», говорить онъ, «то путь вборзѣ нельзя ходити, но по тиху людскомъ!» Прибывъ въ
Герусалимъ, онъ пробылъ тамъ шестнадцать мѣсяцевъ,

чтобы приготовиться къ обозрънію и «испытанію» Святыхъ Мъстъ. Не щадиль онъ ни усилій, ни издержекъ, чтобы запастись всеми нужными предварительными сведъніями. И вотъ Богъ даль ему «налъзти въ Лавръ (Св. Саввы) мужа свята, и книжна вельми», который полюбилъ нашего Паломника, и не только показалъ ему всъ святыни Іерусалима, но проводилъ его по всей Палестиић. «до моря Тиверіадскаго, и до Оавора, и до Назарета, и до Хеврона, и до Іордана». Съ такимъ «добрымъ вожемъ», съ такимъ радушнымъ и свъдущимъ чичероне, Даніндъ прошедъ Святыя Міста, словно съ світильникомъ, который освъщаль для него все, встръчавшееся на пути, поучительными воспоминаніями. Сверхътого, онъ умълъ найти доступъ и войти въ милость къ тогдашнему Королю Герусалимскому Бальдупну, брату знаменитаго Готфрида, Агамемнона первой рати Крестоносцевъ, восивтаго Гомеромъ Среднихъ Въковъ, Тассомъ. Подъ охранительнымъ кровомъ предводительствуемаго имъ самимъ войска, шедшаго на Дамаскъ, пилигримъ нашъ совершилъ труднъйшую часть своего странствованія, отъ Герусалима до источниковъ Горданскихъ, до подошвы Ливана: путь, которымъ, какъ говоритъ самъ Паломникъ, «инъ никтоже во малъ дружинъ можетъ проити». Въ ожиданіи возвращенія Короля съ войскомъ

изъ похода, Даніиль исходиль всю землю Галилейскую, сопровождаемый тёмъже свёдущимь и усерднымь спутникомь, который быль здёсь свой, потому-что жиль туть прежде цёлыя тридцать лёть. Неудивительно, что при стеченіи такихь благопріятныхь обстоятельствь, странникь нашь имёль полное право восклицать изъ глубины признательной души: «Да что воздамь Господеви о всёхь, еже возда ми грёшному видёти столько добра!»...

И онъ точно видълъ всю величественную, извъчную исторію Библіи, всѣ божественныя событія Евангелія, въ живыхъ, осязаемыхъ памятникахъ! . . . Кратко и просто, по темъ-не-менъе увлекательно, описываетъ онъ испытанныя имъ ощущенія. При первомъ видъ Герусалима, онъ ограничивается общимъ замъчаніемъ о восторгъ, объемлющемъ путниковъ, которые видятъ себя наконецъ достигшими вождельной цьли: «Бываетъ же тогда радость всякому Христіанину велика, увид'ввшему градъ святый Герусалимъ; никтоже бо можеть не прослезитись, видъвши землю желанную, и Мъста Святая, идъже Христосъ Богъ нашъ, нашего ради спасенія, походи; и идуть пѣши съ радостію великою ко святому граду Іерусалиму». Въ этихъ немногихъ строкахъ видна вся глубокая истина вели кольпной картины, начертан-17\*

ной творческой рукой Тасса, когда онъ изобразиль первый взглядъ крестоносной рати на священные столностъны Сіона. Гораздо подробнье описывается Даніиломъ посъщение Гордана. Это оппсание тъмъ еще особенно примъчательно, что путникъ Русскій, посреди столь великихъ воспоминаній, поглощавшихъ все существо его, не забываль о своей родпой землъ, папротивъ находиль удовольствие въ сравнении съ нею, съ ея съверной наготой и скудостью, высокихъ красотъ созерцаемой имъ природы. «Іорданъ ръка течетъ быстро, берега же имать объ-онъ-поль прекрутые, оттолъ пологи. Вода же его мутна, и сладка вельми пить, и нъсть сыто піющимъ ту воду святую. Всемъ есть подобенъ Іорданъ Сосновъ ръцъ, и въ ширину, и въ глубину: лукарево-жь вельми и быстро течеть, болоніе имать, такожь яко Соснова ръка, во глублъ есть четыре сажень среди самыя купели. Яко самъ собою искусихъ, измърихъ, пребрадихъ на ону страну Іордана, и много походихъ по брегу тому Іорданову любовно. Въ ширъ жъ Іорданъ ръка, яко на устье ко Сосновъ ръцъ. Есть же по сей странъ ръцъ купъли тоя, яко лъсокъ малъ; древіе многи и превысоки по брегу Іорданову, яко вербъ подобны; но нъсть верба. И выше купъли, есть лозіе многи по брегу Іорданову; но ивсть яко лоза наша, но пнака. . . То ви-

дъхъ вес очима своима гръшныма. Сподобижь мя Богъ трижды быти на Іорданъ, и въ самый праздникъ Водокрещенія быхъ на Іордан' со всею дружиною моею. Видехомъ благость Божію, приходившую на воду Іорданскую. И множество народа безъ числа тогда приходятъ къ водъ, со свъщами; и всю ту нощь бываетъ пъніе изрядно, свъщемъ безъ числа горяще. Въ полунощи же бываеть крещеніе водъ. Тогда бо Духь Святый ис. ходить на воды Іорданскія. Достойній же челов'єцы видять добрѣ, како выходить Духъ Святый; а вси народы не видять: но токмо радость и веселіе всякому человъку бываеть тогда въ сердцъ, егда погрузять Кресть Честный и егда рекуть: «Во Іорданъ крещающутися, Господи»! Тогда вси людіе вскочать въ воду Іордана, крестящеся во Горданстъй ръцъ, якожь Христосъ съ полунощи крестился есть отъ Іоанна» . . . Какая трогательная и умилительная, и съ-тъмъ-вмъстъ какая искренняя и правдивая картина! . . Въ другой разъ, Даніплъ описываеть свое пребываніе на морѣ Тиверіадскомъ, еще простодушнъе, и тъмъ еще увлекательнъе-«Море же Тевиріадское обходчиво яко озеро; водажь его сладка яко въ ръкъ, не слана пить, добра бо есть въло. Въ длину есть море то пятьдесять верстъ, а въ ширину есть двадесять версть. Рыбыжь въ немъ много суть:

«и есть же рыба въ немъ одна чудна, ту-жъ рыбу лю«билъ самъ Христосъ. Сладка бо та рыба, паче всякія
«рыбы: образомъ есть яко коропь-рыба. И ядохомъ бо
«ту рыбу мы, гръщніи не единою но многожды, ту бу«дучи». . . .

Даніиль быль самъ очевиднымъ свидътелемъ чуднаго схожденія Свъта на Святый Гробъ въ великій день Воскресенія Христова. И здісь расказь его имбеть также всю предесть скромной, безпритворной, ничего не уменьшающей и ничего не прибавляющей, истины. «Се ми показа Богъ видъти худому и недостойному рабу своему, Даніилу инокуї Видъхъ бо очима своима гръшныма по истинь, како сходить Светь Святый ко Гробу животворящему Господа нашего Іисуса Христа. Мнози бо иніи странници не право глаголють о схожденіи Свѣта Святаго. Иніи бо глаголють, яко Духъ Святый голубемъ сходитъ ко Гробу Господню; а другіи бо глаголють, яко молнія сходить съ небеси, и тако вжигаются кандила надъ Гробомъ Господнимъ. То есть лжа и неправда! Ничтоже бо тогда видъти: ни голубя, ни молніи. Но тако невидимо сходить съ небеси благодать Божія, и вжигаются кандила надъ Гробомъ Господиимъ»... Чтобы не затеряться въ несмътномъ множествъ стекшихся на праздникъ богомольцевъ, нашъ

путешественникъ обратился опять къ своему вънценосному покровителю, Королю Бальдуину. Но послушаемъ лучше его самаго: «Тогда азъ худый и недостойный идохъ, въ Пятницу Великую, въ первомъ часу дни, ко Князю Балдуину, и поклонихся ему до земли. Онъ же, видъвъ мя поклонившась, призва мя къ себъ съ любовію, и рече ми: «Что хощеши, Игумене Русскій? «Позналь бо мя бяше добръ, и любяше мя вельми, яко-жъ бяще мужъ благъ, и смиренъ вельми, и не гордится нимало.» (Лестная похвала памяти брата Готфридова, изъ устъ безпристрастнаго чужеземца!) «Азъ же рекохъ къ нему:» Княже мой, Господине! молю ти ся, Бога дъля и Князей дёля Русскихъ: хотёль-быхъ и азъ поставити кандило свое на Гробъ Святъмъ Господнемъ отъ вся Русскія Земли, и за вся Князи наши; и за вся Христіане Русскія Земли!» И тогда Князь съ радостію повелъ ми поставити кандило, и посла со мною мужа своего, слугу лучшаго, ко Иконому Святаго Воскресенія, и къ тому, ижъ держить Гробь Господень.»... Снабженный столь могущественнымъ ходатайствомъ и предстательствомъ, путникъ Русскій проникъ въ завътную глубину Гробной Пещеры, и самъ, своими руками, поставилъ «кандило Русское» на средъ Святаго Гроба Господня. На другой день, въ Великую Субботу, въ шес-

тый часъ дня, собрадось предъ церковью Воскресенія Христова «безчисленно многое множество людей: отъ всъхъ странъ пришельцы и туземцы, отъ Вавилона, и отъ Антіохіи, и отъ всёхъ странъ,» Въ седьмомъ часу, самъ Балдуинъ съ своею дружиною вышелъ изъ палатъ своихъ ко Гробу Господню, босой и пѣшій, какъ и весь народъ. Теснота была такъ велика, что Король принужденъ былъ приказать силою очистить есбъ путь къ дверямъ церковнымъ. А нашъ Даніилъ былъ возлѣ него, по его милостивому приглашенію. Въ церкви, Король сталь на своемь державномъ мъстъ, «на десной странъ, у преграды Великаго Олтаря»: Даніила же велёль «поставити высоко, надъ самыми дверьми Гробными, противу Великаго Олтаря, яко дозръти бяще льзъво двери Гробныя». Началось священнослужение Вечерни, предшествующей Литургіп въ Великую Субботу, по чину Восточному. И «Латины», говорить нашь Паломникь, «въ Велицемъ Олтаре начаша верещати свойскы: азъ же, ту стоя, прилежно зряхъ къ дверемъ Гробнымъ». Чудо наконецъ совершилось. «Внезану возсія Свътъ во Гробъ Святъмъ, и изыде блистаніе страшно и свътло изъ Гроба Святаго Господня». Православный Епископъ, отворивъ двери Гробныя, зажегъ первую свъчу для Короля, который приняль ее, какъ замъчаетъ Паломникъ,

море огней во всей церкви. Народъ восклицаль, въ упоеніи святаго восторга, такъ-какъ прежде взываль въ сладкомъ трепетъ упованія: «Господи помилуй!» Радость и веселіе всъхъ были несказанны. «Иже бо кто не видъвъ тоя радости въ той день,» говорить нашъ Дапінль, «той не имать въры сказующему о всемъ томъ видъніи. Обаче върніи добріи человъцы вельми върують и въ сласть послушають сказанія сего о святынъ сей. Върный бо въ малъ и въ мнозъ въренъ есть; а злу человъку истинна крива есть!»...

Не смотря на то, что эпоха путешествія Даніплова была самая благопріятная странствованію по Святымь М'єстамь, и онъ самь, какъ можно видёть изъ собственных его словь, не нуждался въ способахь: оно стоило ему однако многих трудовъ и лишеній. Надо было часто бороться, если не съ людьми, то съ дикостью природы, уже прошедшей сквозь в'єки запуствнія. Вотъ что путникъ нашъ говорить о восхожденіи своемь на Фаворъ: «Есть же та гора каменна вся, и л'єсти на ню трудно и б'єдно добр'є; есть бо по каменію л'єсти на ню, руками держась, путь тяжекъ, едва на ню взлівзохомъ: полівзши же отъ третьяго часа дни, до девятаго, и борзо идучи, едва взыдохомъ на самый

верхъ горы тоя святыя!» Между-тьмъ, совершивъ свое странствованіе, онъ забываеть всё понесенныя трудности, преодолънныя препятствія, и радостно восклицаеть: «Не видъхъ зла ничтоже на пути; ни болъзни въ тълъ не чулхомъ нимало: но всегда яки орелъ теломъ облегчаемъ, Божією благостію укрѣпляемъ, яко олень крѣпко ходихъ, безъ всякаго труда и безъ лѣности.» И это было не хвастовство въ устахъ смиреннаго инока, который туть же, въ сабдъ, прибавляетъ: «Аще похвалитися подобаеть, то силою Христа моего похвалюся: сила бо моя въ немощахъ свершается, глаголетъ Павелъ Апостоль». Въ заключение же снова взываеть, отъ полноты благодарной Богу души: «Что воздамъ Господеви моему о всёхъ, яже воздасть мнё грёшному рабу своему, яко сподоби мя толику благодать видети и походити по Святымъ Мъстамъ тъмъ и исполнити ми желанное сердца моего, егоже есмь не надъяхся видъти, и то яви ми рабу своему»... Такова была тогда сила в вры, блистательно совершавшаяся въ немощахъ!...

Даніиль самъ свидѣтельствуетъ, что онъ совершилъ свое благочестивое странствованіе «во княженье Русскаго Великаго Князя Святополка Изяславича, внука Ярослава Владиміровича Кіевскаго.» Что онъ былъ въ то время на Святой Землѣ истиннымъ представителемъ

родной Русской Земли, съ красноръчиво-трогательной простотой высказываетъ заключение его путническаго сказанія. «Богъ тому послухъ и Святый Гробъ Господень», говорить онъ, «яко во всёхъ сихъ Местахъ Святыхъ не забылъ именъ Князей Русскихъ, и Княгинь ихъ, и дътей ихъ, ни Епископъ, ни Игуменовъ, ни Боляръ, ни дътей моихъ духовныхъ, ни всъхъ Христіанъ, ни колиже не забылъ есмь, но вездъ поминаль есмь. И первое покланялся есмь за Князи и за всъхъ, потомъ о своихъ согръшеніяхъ помодидся есмь. И о семъ благаго Бога похвалю, яко сподобиль мя худаго написати имена Князей Русскихъ у Святаго Саввы въ Лавръ, и нынъ поминаются во октеньи. Сеже имена ихъ: Михаиль Святополкъ, Василій Владиміръ» (знаменитый Мономахъ!) «Давидъ Всеславичъ, Михаилъ Олегъ, Панкратій Ярославъ Святославичъ, Андрей Мстиславъ Всеволодовичъ, Борисъ Всеславичъ, Глъбъ Минскій. Только семь всномянуль имень, до все-то вписаль есмь, опричь встхъ Князей Русскихъ и Боляръ у Гроба Господня. Во всёхъ мёстёхъ отпёхомъ литургіи всёхъ девятьдесять, за Князи, и за Бояре, и за дъти мои луховныя, и за вся Христіане, за живыя и за мертвыя!...

Въ одно время съ Даніиломъ, находились въ Герусалимъ многіс «Русскіе сынове, приключившееся тогда, н Новгородцы и Кіяне: Седеславъ Ивановичъ, Городиславъ Михайловичъ, Кашкича два, и иніи мнозіи». Значитъ хожденіе во Святую Землю было уже тогда благочестивымъ обычаемъ, распространеннымъ по всей Землѣ Русской, отъ Дпѣпра до отдаленнаго Волхова.

Вскоръ послъ Даніпла, въ началь второй половины XII въка, является въ Герусалимъ, въ ряду странниковъ, пришедшихъ на поклоненіе Святымъ М'Естамъ, уже высокая дщерь свътлыхъ Русскихъ Князей, царственная дева отъ крови Великаго Равноапостольнаго Владиміра, С. Княжна Полоцкая Евфросинія. Впука грознаго, могучаго Всеслава, долго гремфвшаго славой дель своихъ: въ звучныхъ пъсняхъ «соловьевъ стараго времени», правнука гордой Рогнеды, надменно отказавшейся: «разуть сына рабыни», хотя этоть сынъ рабыни готовился уже быть Самодержцемъ всей Земли Русской: она забыла все, отреклась отъ своего происхожденія и сана, раздала все наследіе свое церквамъ, и, въ убогой ризъ инокини, пустилась въ дальній путь, на тяжкое странствованіе, въ Святую Землю: Кесарь и Патріархъ благоговъйно склонились предъстоль дивнымъ смиреніемъ. С. Евфросинія достигнула предбла своихъ желаній, и у подножія Гроба Господня обрѣда послѣднее вѣчное успокоеніе. Она скончалась, по сказаніямъ лътописцевъ, въ Іерусалимъ: въ монастыръ, который назывался «Русскимъ», безъ-сомивнія отъ того, что быль составленъ изъ иноковъ Русскихъ. Такъ велико было уже тогда усердіе нашихъ предковъ ко Святымъ Мъстамъ, что они, при всей своей любви къ родинъ, оставались тамъ дожидаться переселенія въ отчизну небесную! Путешествіе С. Евфросиніи, Пгуменьи Русской, также сохранилось до нашихъ временъ, какъ и странствованіе Даніпла, Игумена Русскаго.

Но не будемъ перечислять даже и тёхъ изъ нашихъ древнихъ соотчичей, которые, по слёдамъ этой первой четы Русскихъ Паломниковъ, не только обозрѣли, но и оставили намъ описанія видённыхъ ими святынь. Число ихъ не оскудёвало до послёднихъ временъ. Остановимся только на одномъ изъ нихъ, который, не дальше какъ въ началѣ прошедшаго столѣтія, двадцать пять лѣтъ жизни посвятилъ трудному пѣшехожденію по Святымъ Мѣстамъ и принесъ съ собой огромную и любопытную книгу, къ сожалѣнію извѣстную только въ тѣсномъ кругу любителей старинныхъ нравовъ и стариннаго чтенія. Это Кіевлянинъ, Василій Григоровичъ-Барскій-Плака-Альбовъ.

- «Елико не откровенна есть премудрость Божія, толико не домыслимъ Его о смертныхъ промыслъ и смотръніе: Егоже судьбы суть бездна многа, яко же опытомъ я въ себъ позналъ. Никогда-же помышляющу мнъ
ходити по толикимъ далекимъ странамъ, понести и подъяти толь великіе труды, освободиться отъ множества
бъдъ и посътити многія святостію прославленныя мъста; зръти же и описати различныя страны и грады,
изрядныя зданія и преславные монастыри, пустыни,
скиты, перковные чины, житія и дълнія народовъ, мною
зримыхъ, паче-же знаменитыхъ мужей, и иныя достопамятныя и достохвальныя вещи: обаче сподоби мя вселенныя зиждитель!»... Такъ начинаетъ Барскій описаніе
своего путешествія, или лучше своей жизни: ибо вся
жизнь его протекла въ путешествіи!...

Барскій родился въ Кіевѣ, въ 1701 году, отъ православной Русской фамиліи, вы вхавшей изъ подлежавшаго тогда Польшѣ городка Бара (что нынѣ въ губерніи Подольской), ради гоненія отъ Поляковъ на Православіе. По особенной охотѣ къ ученью, обнаруживавшейся въ немъ издѣтства, онъ поступилъ въ Кіевскія Латинскія Школы, находившіяся при знаменитой въ то время Кіевской Академіи, и прошелъ въ нихъ курсъ наукъ до Риторики и до началъ Философскихъ. Это было при Ректорахъ Академіи: сдавномъ Ософанѣ Прокоповичѣ, Силь. вестрѣ Пиковскомъ и Іосифѣ Волчанскомъ.

Отецъ Василія занимался купеческимъ промысломъ. Быль онь, какъ говорить Василій, «книжень точію въ Россійскомъ писаніи и въ Церковномъ пѣніи: мужъ аще и благоговћенъ, но нравомъ простъ, видя въ ученыхъ излишнее преніе, гордость, упрямство, славолюбіе, зависть и прочіе обыкновенные имъ пороки» (не слишкомъ лестное мнъніе для «ученыхъ»!), «и мня, яко отъ науки имъ сія бывають, а не отъ самовольнаго произволенія» (спасибо по-крайней-мъръ хоть за это добродушное извиненіе!), «тщалси всячески воспятить» любознательность сына. Но мать стояла за юношу; и, по обычаю всёхъ семействъ, удержала на своей сторонъ побълу. По несчастію, при достиженіи уже началь философскихъ, у ретиваго къ наукъ юнощи разбольдась нога. Эта бользнь, отъ неискуства врачей грозившая сдылаться неизлъчимою, принудила его перервать совершенно ученье. Василій предавался отчаянію: какъ вдругъ несчастіе обратилось для него въ счастье.

Одинъ изъ его сверстниковъ и соучениковъ, по имени Густинъ Линницкій (братъ бывшаго въ последствіи Епископа Суздальскаго, потомъ Коломенскаго, и паконецъ Астраханскаго, Варлазма Линницкаго), вознамърился отправиться въ Львовъ или Лембергъ, для совершенія высшаго курса наукъ, по существовавшему тогда
обычаю взаимнаго общенія между Академіями. Василій
захотьль быть ему спутникомъ, надъясь между-прочимъ
скорье и изльчиться тамъ отъ своей бользни. По счастію, отець его находился тогда въ отсутствіи, по своимъ купеческимъ дъламъ. Мать, склонившись на неотступныя просьбы, дала ему свое благословеніе. И
такимъ образомъ, 20 Іюля 1723 года, юный Барскій оставилъ родительскій домъ и землю отечественную, имъя
двадцать-два года отъ роду.

По прибытіи въ Львовъ, оба товарища, съ началомъ 1724 года, вступили въ тамошнюю Іезуитскую Академію, скрывъ свое происхожденіе и—главное—въру. Тайна ихъ однако скоро была проникнута соучениками. Изъ шалости-ли, или по ненависти, которую Русскіе Уніаты и Католики питали къ своимъ Православнымъ единоплеменникамъ, они составили подложное письмо будто-бы отъ родителей Густина и Василія, которые назвались братьями подъ однимъ именемъ Барскихъ. Письмо, перехваченное самимиже составителями, было доставлено въ руки Профекта Академіи; и тотъ, торжественною «экслюзіею», изгналъ постыдно обоихъ товарищей, при-

личившихся, по выраженію Іезунта, «водками отъ лѣсовъ Кіевскихъ».

Хотя, въ следствіе ходатайства и заступленія тогдашняго Русскаго Епископа во Львовъ Аванасія Шептицкаго, въ которомъ Унія не заглушила сочувствія къ своимъ единоплеменникамъ, срамъ «эксклюзіи» вскор в былъ заглаженъ вторичнымъ принятіемъ изгланниковъ въ Академію: но это отняло у нихъ охоту оставаться дол'ве въ безпрерывномъ страхъ новаго открытія и горшихъ бъдствій. Подумали, погадали: и обя юноши, подстрекнутые примъромъ знакомаго имъ молодаго Уніатскаго Священника Протанскаго, который отправлялся въ Римъ на богомолье, ръшились пристать къ нему и итти тудаже. Сказано, и сдълано. 25 Апръля 1724 года, они облеклись въ одежды пиллигримовъ, по обычаю католическому, и оставили Львовъ. У Линницкаго были деньги. Но Барскій, выбхавшій изъ родительскаго дома на-легкт и не получавшій съ-тъхъ-поръ отъ упрямаго отца пикакого пособія, пустился, какъ говорятъ Русскіе, «на Божью власть.»

Всѣ три пилигрима отправились пѣшкомъ, располагая путь свой чрезъ Венгрію, куда вступили, перебравшись не безъ затрудненій черезъ утесы и пропасти Бешкида: такъ называется сѣверо-восточный уголъ амфитеатра Карпатскаго, раздъляющій нынѣ Галицію отъ Венгріи. Въ Кошицахъ (Кашау) оставилъ ихъ Священникъ Протанскій, «стыдясь», какъ говоритъ Барскій, быть съ ними въ сообществѣ и «въ дружбѣ»: «зане онъ богатъ, мы же скудны быхомъ». Линницкій тоже не рѣдко бросалъ своего товарища, который, не имѣя ровно ничего, былъ и его «скуднѣе». Однако они сходились потомъ опять; Такимъ-образомъ, черезъ Эгеръ (Эрлау) Буду (Офень) и Юръ (Раабъ), добрались они вмѣстѣ до Вѣны. Тутъ, въ праздпикъ Тѣла Господия, они видѣли, въ знаменитой донынѣ процессіи, Императора Карла VI, отца Маріп-Терезіи.

Пзъ Вѣны, наши путники, чрезъ Стирію и Каринтію, пришли въ Венецію; а оттуда, черезъ Падую, Феррару, Болонью, Римини, Пезаро и Фано, слѣдуя берегомъ моря, дошли до Анконы и до Лоретто. Здѣсь рѣшились они, вмѣсто прямаго пути на Римъ, предварительно посѣтить городокъ Баръ или Бари въ Южной Италіи, славный перенесенными туда изъ Смиръ-Ликійскихъ мощами Св. Николая Чудотворца. Они оправились туда берегомъ Адріатики, путемъ скербнымъ и тяжкимъ. Уже подъ самымъ Баромъ, съ Барскимъ случилось несчастіє: онъ потерялъ свои путевыя свидѣтельства. Это не помѣшало ему однако побывать въ Барѣ. По,

на возвратномъ оттуда пути, онъ решился остановиться въ городкъ Бираетто, близъ котораго случилась потеря. Ему не хотелось лишиться свидетельствь совершеннаго имъ странствованія, безъ которыхъ, какъ онъ самъ говоритъ, путешественникъ тоже, что «человъкъ безъ рукъ, воинъ безъ оружія, птица безъ крылъ, древо безъ листьевъ, которыя «перегрину чрезъ все житіе его единымъ утфиненіемъ суть». Въ следствіе сдьланной публикаціи, бумаги отыскались, но вдали отъ городка. Надо было дожидаться. Линницкій нераздёляль поэзіи чувствъ своего спутника. Онъ соскучился, и бросиль Барскаго одного въ Барлетто, въ то время какъ на него напала еще, къ довершению несчастия, жестокая лихорадка. Съ тъхъ-поръ, товарищи уже не сходились. Судьба Линницкаго осталась неизвъстною: Барскій слыщаль только по прибытіи въ Римъ, что Тустинъ быль въ Римъ и отправился назадъ оттуда въ свое отечество.

«Се тако искренній другь мой и спутникь сотвори!» пишеть въ своихъ запискахъ Барскій. «Се познася братняя любовь, и явися христіанское помилованіе! Гдѣ оный непремѣнный искренняго глаголь? Гдѣ оное шляхетное товарища слово? Гдѣ оная твердая клятва, еже другь друга не оставити, аще бы и въ падежѣ смертномъ? Се глаголъ премѣнися, слово запреся; клят-

ра же разрушися и потребися! Тогда азъ озверхохъ на Господа печаль свою, и помянухъ Пророческія слова: яко и ближній мой отъ обдержащія мя бользни и скорнемогаще духъ мой отъ обдержащія мя бользни и скорби, помянухъ Бога и возвеселихся. И тогда на мить сбышася Давидовы глаголы: скорбь и бользнь обрымохъ, и имя Господие призвахъ!»...

Одинъ-одинехонекъ, въ чужой землъ, зная только книжный языкъ Латинскій, котораго не разумфеть простой народъ въ Италіи, безъ денегъ, въ лютой лихорадкъ, отправился Барскій по пути къ Неаполю, какъ-скоро получилъ свои драгоценныя свидетельства. «Идохъже», пишеть онь, «горящимь (оть зноя) краемь, съ великою нуждою на всякъ день... множицею валяяся при пути на полъ пустомъ: и на зноъ солнечномъ, стражда, тресяся и паляся, не имъя ни капли воды омочити языкъ свой. овоже при аустеріяхъ, си-есть корчмахъ дорожнихъ, лежай, и не имъя за что куппти пищи или нитія. едва съ нуждою единаго хлъба испросити могъ; понеже не знаяхъ ихъ наръчія, и къ тому не смъяху ко мнъ ближитися да не пріидетъ бользнь на нихъ: видяху бо мя не имуща своего друга, и различно о мив помышляху, понеже тамо безъ дружбы (то-есть - безъ сообщества, безъ товарищества) не приходять путницы, развъ аще

кто отъ близкой страны есть.» Текъ дотащился онъ до городка Трои, гдв его, изъ христіанскаго состраданія, прибрали въ Больницу для Бедныхъ. Но онъ пролежалъ тутъ только три дня. Строгая діета, предписанная врачемъ, испугала его больше самой бользни. «Въ малъ не изчезохъ», говорить онь въ простотъ своей, «отъ малоястія: наппаче же жажды ради; понеже, кромъ единой чащи при объдъ и второй при ужинъ, ни въ дни, ни въ нощи, ниже капли воды даяху, повельніемъ врача.» Напрасно удерживали его въ Больницъ, объщая скорое выздоровленіе, если онъ будетъ исполнять всв врачебныя предписанія, и угрожая върною смертью, если онъ уйдеть изъ Больницы. Нашъ Барскій не послушался: вышель еле живой изъгорода: нашель на дорогъ родникъ холодной, какъ ледъ, воды, «яко человъкъ единымъ дхновеніемъ пить ел не можеть, понеже зубы терпъти не могутъ; бросидся съ жадностію, —пилъ, пилъ — и выздоровълъ совершенио!... Истинный человъкъ Русскій, хотя и прошель — въ двухъ Академіяхъ до началь Философскихъ!...

Благополучно послѣ того дошелъ онъ до Неаполл, и потомъ до Рима. Здѣсь пробылъ онъ двадцать дней, которые употребилъ на обозрѣніе достопримѣчательностей и святынь столицы Западнаго Христіанства. Не

нашедши никого, къ кому-бы пристать, опять одинъ, отправился онъ отсюда черезъ Витербо и Флоренцію, назадъ въ Венецію, куда и прибылъ безъ особенныхъ приключеній, къ началу осени 1724 года.

Въ Венеціи, онъ нашелъ себъ пріютъ при Греческой Православной церкви, по доброхотству единовърцевъ. Ему не хотълось возвращаться назадъ старою дорогою, которой трудности увеличивались для него незнанісмъ языковъ Нъмецкаго и Венгерскаго. Намъреніе его быдо итти чрезъ Южно-Славянскія земли: чрезъ Далмацію, Сербію и Булгарію. Но въ Далмацію, и далеко и трудно было пробираться сухопутно. Всего лучше было вхать моремь; а между твиъ наступала зима. Нашъ пилигримъ долженъ былъ, волею-неволею, остаться въ Венеціи; но чтобъ не жить въ праздности, сталь учиться по-Гречески въ находящемся при церкви училищъ. Жилъ онъ въ состоявшей при тойже церкви богадъльнъ, гдъ сожители его, грубые, невъжественные нищіе, смъялись надъ его школьными заиятіями, называли его «премудрымъ Соломономъ», дълали ему разныя другія «пакости», такъ-что даже «мно. жицею книжицы и писаніе школьное вметаху въ огонь, и прочая неугодная творяху:» «азъ же», говорить нашъ путникъ, «иногда сваряхся, иногда же на Госпеда воз-

вергая печаль мою, молящи, да тоймя препитаеть и по печали дастъ радость». Такъ наступилъ 1725 годъ. При началъ весны, случай свелъ его на площади Св. Марка съ соотечественникомъ, Рувимомъ Гурскимъ, урожденцемъ изъ Острога (что нынъ въ губерніп Волынской, а тогда быль еще подъ Польшею), проведшимъ потомъ всю жизнь свою внутри Россіи, въ чинъ иноческомъ, въ разныхъ послушаніяхъ, достигшимъ наконецъ сана Архимандрита Тихвинскаго монастыря, но въ 1720 году, по соприкосновенности къ дълу Царевича Алексія Петровича, котораго онъ быль любимець, бъжавшимъ изъ Россіи, и съ-техъ-поръ обещавшимся «путешествовать по свёту, посёщающи Святыя Мёста дотолѣ», какъ онъ говорилъ, «донележе обрящу мъсто, идъже бы мя токмо единъ знаяще Богъ и азъ Его». Сошедшись, они положили не разставаться, и витстт отправиться въ Грецію, а потомъ — до Герусалима, и далъе, «аможе аще ни случатся.» Нашлись добрые люди, которые выхлонотали имъ мъстечко на одномъ кораблъ, отъъзжавшемъ изъ Корфу. Такъ наши новые друзья и отправились.

Кое-какъ, однимъ именемъ Христовымъ, изъ Корфу до Кефалоніи, изъ Кефалоніи до Занта, а потомъ дальше съ острова на островъ, пробрадись они наконецъ до Хіо. Это было уже въ Августъ 1725 года. Здъсь случился въ то время Герусалимскій Патріархъ Хрисанов, собиравшій милостыню на Гробъ Господень. Оба путника явились къ нему за благословеніемъ COBBтэмъ, Патріархъ объявиль имъ, что нельзя и думать о путешествін въ Герусалимъ, не имъя у себя по меньшей мъръ по 100 левовъ на брата, что, по тогдашнему курсу, составляло около 60 руб. сер. А у нихъ обояхъ, всей казны, собранной отъ подалній, не было и на третью долю такой суммы. Нечего было дълать. общаго согласія, рішились удовольствоваться посіщеніель Святой Авонской Горы, которая находилась по сосъдству. Тамъ Гурскій располагался остаться навсегда; а Барскій, совершивъ поклоненіе, нам'вревался воротиться на родину. Но, замъчаетъ весьма добродушно последній, «добре воистинну, аще и въ Латинскомъ нарѣчіи, присловіе повъствуеть: homo proponit, deus disponit,» то-есть, переводить онъже самь, «человько предполагаеть, Богь располагаеть!» Гурскій, уже дряхлый старецъ, внезапно заболълъ еще въ Хіо, и умеръ. Барскій снова остался одинъ, и одинъ отправился въ Авонъ, черезъ Солунь (Салоники).

Въ Аоонъ нашъ странникъ проведъ весь остатокъ 1725 и встрътилъ 1726 годъ. Онъ обходилъ всъ тамош-

ніе монастыри, живя препмущественно въ монастырѣ С. Пантелеймона, называемомъ «Русскимъ», гдѣ въ то время были еще монахи изъ Русскихъ, впрочемъ не болѣе какъ въ числѣ двухъ. Съ весною; собрался онъ оттуда назадъ въ Солунь, гдѣ, проживъ до Сентября, нашелъ случай помѣститься «безмездно» на кораблѣ, везшемъ поклонниковъ въ Святую Землю. Въ концѣ тогоже мѣсяца, онъ вышелъ на вожделѣнный берегъ въ Яфѣ, присоединился къ каравану богомольцевъ, и — наконецъ достигъ до Герусалима!..

Призрънный въ страннопріимномъ Патріаршемъ Монастыръ Герусалимскомъ, нашъ путешественникъ прожилъ тамъ до Пасхи 1727 года, ровно полгода. Въ это
время, онъ выходилъ всъ окрестности С. Града, былъ
на Горданъ и на Мертвомъ - Моръ, посътилъ Вполеемъи пеоднократно живалъ по-долгу въ знаменитой Лавръ
С. Саввы. 10 Апръля 1727, въ Понедъльникъ Ооминъ, выбрался онъ, опять съ караваномъ богомольцевъ, изъ Герусалима въ Яфу.

Ему хотвлось непремённо видёть Спнай; и потому онъ помъстился въ кораблё, отправлявшемся въ Даміетту. Но корабль прибило бурею къ острову Кипру. Нашъ Барскій принялъ за Божіе повельніе, предварительно «воздать должное поклоненіе Святымъ Мъстамъ обрѣтающим-

ся въ Кппръ. «Онъ остадся здъсь, и проведъ три мъсяна, странствуя по городамъ и монастырямъ. Наконецъ,
взядъ онъ себъ опять мъсто на кораблъ до Александріи;
но, по прибытіи въ Александрію, узнавъ, что Патріарха Александрійскаго здъсь нътъ, а находится онъ въ
Каиръ, тутъже пересълъ въ другое судно, и отправился Ниломъ въ Каиръ.

Въ Капръ встрътиль онъ 1728 годъ. Въ Синай, куда стремились его желанія, не было никакой возможности итти, по причинъ разрыва и ссоры, возникшей между Синайскими монахами и Бедуинами окружныхъ пустынь. Не смотри на то, Барскій решился поставить на своемъ, во что бы то ни стало. Въ началъ весны, онъ пустился, черезъ Суэзъ, въ Рапфу: тамъ взялъ тайно себъ проводника Араба, и въ-тихомолку прокрался, чрезъ непроходимыя тропинки, сквозь пустыню и горы, до самыхъ стёнъ монастыря. Монахи сидёли въ немъ, запертые кругомъ. Они никакъ не хотели принять къ себъ пришельца, боясь мести Бедуиновъ, которые поклялись не пропускать никого ни въ монастырь, ни изъ монастыря. Нашъ путешественникъ объявиль, что опъ остается подъ стъпами монастырскими, провелъ тамъ ночь, и на другой день отпустиль назадъ своего проводника, съ которымъ монахи убъждали его воротиться назадъ. Этотъ день просидъть онъ также неотступно подъ ствнами, отвъчая монахамъ, которые прогоняли его съ угрозами, что, по словамъ Евангелія, «толкующему отверзаетел.» Кончилось тыть, что старцы, тропутые такимъ самоотверженіемъ, ночью сбросили ему льстницу, по которой онъ перебрался черезъ ствны, и вошель въ монастырь. Здысь онъ провель цылую недылю, не оставивъ, при всыхъ опасностяхъ, обозрыть и вны монастыря Святыя Мыста, прославленныя воспоминаніями Монсея и С. Великомученицы Екатерины. Монахи, прежде такъ непривытливые, теперь угощали его весьма доброхотно, и съ собственнымъ проводникомъ отправили наконець обратно въ Ранфу.

Отсюда нашъ путешественникъ снова воротился въ Капръ; а оттуда рѣшился ѣхать назадъ моремъ въ Спрію, чтобы посѣтитъ невиданныя имъ еще мѣста Святой Земли, именно Галилею. Онъ сѣлъ на корабль въ Даміеттѣ, и вышелъ на берегъ въ Саидѣ (древнемъ Сидонѣ). Отсюда, не оставляя обозрѣвать всѣ достопримѣчательныя обители и церкви въ окрестностяхъ, онъ прошелъ берегомъ Средиземнаго Моря, черезъ Бейрутъ, до Триполя. Потомъ, пустился по предгоріямъ Ливана, наполненнымъ монастырями Маронитовъ, восходилъ до черты знаменитыхъ кедровъ Ливанскихъ,

посъщаль развалины Бельбека (древняго Геліополя,) пынъшнюю столии оттуда прошель въ Дамаскъ, цу Антіохійскихъ Патріарховъ. Православнаго Пастыря, носившаго этотъ высокій сапъ, онъ не нашелъ на ту пору въ Дамаскъ, за то, въ одномъ изъ монастырей Ливанскихъ, имълъ случай встрътиться съ Католическимъ или Упіатскимъ Патріархомъ Кирилломъ, мужемъ ученымъ, долго жившимъ въ Римъ, который съ нашимъ пилигримомъ «имълъ преніе о догматахъ въры». Наъ Дамаска, черезъ Хемсъ (древнюю Эмесу) и Хаму (древнюю Епифанію), прошедь онь въ Лаодикію, потомъ въ Антіохію. Намъреваясь пройти сухимъ путемъ, черезъ Малую Азію, до Царя-Града, онъ поднялся отсюда, все берегомъ, въ Александретту и въ Баясъ (древній Никополь). Но, схвативъ жестокую лихорадку, уклонился отъ моря, и углубился внутрь земли, до Алеппо. Здъсь однако не нашель онъ себъ пріюта; почему воротился назадъ, опять въ Хаму, въ окрестностяхъ которой встрътиль новый 1729 годъ.

Получивъ нѣкоторое отлегченіе отъ болѣзни, путешественникъ нашъ, еще не совсѣмъ укрѣиленный въ силахъ, но бодрый духомъ, предпринялъ къ Пасхѣ вторичное пѣшехожденіе въ Іерусалимъ. На этотъ разъ, онъ шелъ уже другою дорогою, изъ Бейрута, куда онъ воротился снова, черезъ горы, обитаемыя Друзами, черезъ Назаретъ и Самарію. Взявъ Пасху въ С. Градъ и посътивъ еще разъ окрестности до Виелеема, онъ воротился прежнимъ путемъ на Яфу: откуда направилъ путь свой въ Акру или Итолемаиду. Отселъ, вторично посътилъ Назаретъ, и потомъ прошелъ всю древнюю Галилею, до источниковъ Гордана: всходилъ на Өаворъ и Кармилъ, посътилъ остатки Каны, видълъ Гору Блаженствъ и мъсто благословенія Ияти Хлъбовъ. Съ Кармила спустился онъ снова въ Акру, и оттуда въ третій разъ пришель въ Триполь.

Сердце путника уже жаждало воротиться въ давно покинутую отчизиу. Онь видѣль все, чего желаль видѣть. Царь-градъ, святилище Восточнаго Православія, гдѣ онъ еще не былъ, лежалъ ему по пути въ Россію. Но Промыслъ расположилъ иначе.

Въ Триполъ было Греческое Православное Училище, основанное тогдашнимъ Патріархомъ Антіохійокимъ Сильвестромъ, препмущественно для противоборства усиліямъ Уніи, сначала въ Алеппъ, а потомъ ради гоненія, перенесенное въ Триполь. Дидаскалъ, или Профессоръ Училища, Геромонахъ Гаковъ, безъ сомиънія замътивъ способности и любознательность Барскаго, уговорилъ его остаться при Училищъ, чтобы подъ его

руководствомъ, усовершенствоваться въ Эллино-Греческой литературъ и вообще въ Богословскихъ наукахъ по разуму Восточной Церкви. Барскій остался, и провель въ ученіи цільне десять місяцовь, съ Августа 1729 но Іюнь 1730 года. Въ это время, частію по собственнымь деламь, частію же по деламь Дидаскала, которыхь онъ впрочемъ не объясняеть, сдёлаль опъ вторичное путешествіе моремь-въ Египеть до Каира, гдв вторичпо насладился ласковымъ пріемомъ Православнаго Александрійскаго Патріарха Козьмы. На возвратномъ оттуда пути, присталь онъ вторично къ Александріи, п въ это время обозръть тщательно ел знаменитыя развалины: причемъ, пишетъ самъ, скопировалъ нъсколько гіероглифическихъ знаковъ съ надписей. Воротясь обратно въ Триполь, онъ провелъ здёсь, продолжая прежнія занятія, еще восемь м'єсяцовъ, до літа 1731 года.

Снова потребоваль Дидаскаль отправить своего ученика на островъ Патмосъ, гдѣ была его родина и гдѣ находилось въ то время славное во всемъ Архипелагѣ Православное Училище, подъ начальствомъ Старца Макарія, Іеродіакона саномъ, но образованностью и святою жизнію превосходившаго всякую похвалу, по свидѣтельству нашего путника. Барскій достигъ Патмоса, приставая по пути къ островамъ Родосу, Самосу, Косу и

Леро, которыхъ достопримъчательности были имъ тщательно осмотръны и описаны. Кончивъ на Патмосъ свои порученія, которыя кажется касались тогдашнихъ успъховъ Упін въ Сиріи, онъ снова воротился въ Самосъ, гдъ между святыми памятниками христіанскими, незабыль посътить горы, носящія имя Пивагоровыхъ. Отсюда, перебхаль онъ на Хіо, гдъ быль уже прежде, и гдъ похорониль спутника своего Гурскаго Здъсь встръченъ имъ быль 1732 годъ. Съ весною, воротился онъ опять въ Самосъ, для свиданія съ Патріархомъ Сильвестромъ, котораго благодъяніями пользовался въ Тринолъ, не имъвъ дотолъ счастія видъть его лично. Затъмъ, спова отправлялся въ Патмосъ, оттуда въ Александрію, и уже къ концу года, черезъ Дамаскъ, воротился въ Триноль къ своему Дидискалу.

Съ началомъ 1733 года, открылась въ Триполѣ чума. Въ слѣдствіе того, Патріархъ Сильвестръ, возвратившійся паконецъ на свой патріаршескій престоль въ Дамаскъ, перевель туда Училище изъ Триполя, и съ Дидаскаломъ Іаковомъ, и съ нашимъ Барскимъ. Между
тѣмъ, усиливающееся стѣсненіе Православія отъ Уніи
потребовало другаго назначенія для Дидаскала, который
былъ вмѣстѣ отличный проповѣдникъ; почему и посланъ
былъ Патріархомъ во всѣ предѣлы его духовнаго упра-

вленія для укръпленія колеблющейся Паствы. Барскому, котораго ученыя занятія чрезъ то прекратились, нечего было делать. Онъ началь просить благослове. нія у Патріарха для отправленія въ Патмосъ, гдъ хотъль продолжать свой курсь высшаго ученія у Старца Макарія. Патріархъ никакъ не хотѣль съ нимъ разстаться, и въ день новаго 1734 года, въ тезоименитство Барскаго, посвятивъ его предварительно въ Иподіакона, постригъ собственными руками въ монашескій санъ, оставивъ при немъ прежнее имя Василія. Но новый Василій остался также непреклонень въ своемъ желаніи, какъ и старый. Произнесни предъ Патріархомъ, сложенныя имъ самимъ, на Эллино Греческомъ языкъ, похвальное слово С. Василію и благодарственную речь къ самому Патріарху, онъ испросиль-у него разръшенія оставить Дамаскъ и Сирію, чтобы довершить то, чему положено уже столь благое начало,

Впрочемъ, върный своему главному призванію пилигрима, нашъ путешественникъ не хотълъ оставлять Сиріи, не осмотръвъ въ ней всего, что можно было видъть. Для того онъ отправился снова къ верховьямъ Іордана, и оттуда проникнулъ до Харрана въ Мессопотаміи, отечества Авраама. Тамъ онъ обнаружилъ плоды новаго обширнъйшаго направленія своей любознательности,

описавъ тщательно развалины памятниковъ, неознаменованныхъ никакою святынею, и сдълавъ переводы съ пайденныхъ тамъ надписей, очевидно языческихъ. Потомъ, на возвратномъ пути въ Дамаскъ, присоединился къ каравану Мусульманскихъ Хаджіевъ, возвращавшихся изъ Мекки, съ которыми вмёстё ухитрился пробраться, неузнанный, въ главную мечеть Дамаска, нъкогда знаменитую церковь, подвергая опасности жизнь свою въ случат открытія. Затемъ, собравнись со встви въ путь, занемогъ горачкою. Но и это не остановило его въ принятомъ намъреніи. Едва оправясь, пустился онъ въ Триполь, откуда намеревался ъхать въ Патмосъ; но, не нашедши корабля, ръшился ъхать покамъсть въ Кипръ. Здёсь, Архіепископъ, узнавъ свъденія его въ Латинскомъ языкъ, который и самъ разумъль, но мало, убъдиль его остаться на зиму при себъ, для преподаванія Латинскаго языка ученикамъ находившагося при немъ Православнаго Греческаго Училища и для собственнаго своего съ нимъ занятія. Барскій остался.

Наступиль 1735 годь: и 10 апрыля, на Свытлой Недыть, постигло Кипры ужасное землетрясеніе, за которымы слыдовало нысколько другихы, а за нимы всеобщее быдствіе и моры. Паническій стражь обыллы всыхы жителей острова. Все бъжало, куда зря: въ пустыни и въ горы. Самъ Архіепископъ удалился изъ своего престольнаго города Левкосіп въ одинъ дальній монастырь. И нашъ Барскій взяль опять свой пилигримскій посохъ, и пошель бродить по острову, который исходилъ изъ конца въ конецъ, странствуя около пятнадцати мѣсящовъ, до Августа 1736 года, когда наконецъ «укораблился» къ цѣли своихъ желаній, въ Патмосъ; достигъ же туда не прежде какъ къ самому копцу 1736 года.

Старецъ Макарій, котораго паставленіями жаждаль онъ воспользоваться, найденъ былъ имъ на одръсмертномъ, и въ началъ 1737 года скончался. Преемникъ его по Училищу, Іеромонахъ Герасимъ, мужъ также обширной учености, по свидътельству Барскаго, тоже вскоръ занемогъ, и переъхалъ сначала въ Смирну, потомъ на островъ Кандію, гдѣ и преставился. Училище начало упадать. Ученики разошлись. Но Барскій, какъ будто уставши странствовать, оставался тамъ безвыходно, и пробыль целые шесть леть и четыре месяца, по Сентябрь 1743 года. Въ продолжении этого времяни, онъ вытерпъль здъсь всъ ужасы развившейся по острову чумы, въ следствіе которой прервались всё сообщенія Тоску четырехъ-мѣсячнаго затвора между жителями. въ тесной и мрачной конуркт, которую самъ: онъ назы-

вомъ «погребцомъ», нашъ герой разсъявалъ сочиненіемъ Латинской Грамматики для Грековъ, имъя въ виду не столько школьное, сколько популярное употребленіе, «съ расположеніемъ», говорить онъ, «необычнымъ и съ удобопонятнымъ сокращеніемъ, елико можно, изъ неяжь можеть всякь Грекъ, аще и несовершень грамматикъ, изучитися совершенно грамматикъ Латинской.» Жаль, что этотъ трудъ нашего соотчича, хотя составленный и не для насъ, погибъ въ не извъстности! Остальное время, онъ посвящаль наставленію дітей туземцевь, уча ихъ по-Гречески читать, писать, и даже грамматикъ. Замъчательно, что за этотъ трудъ отъ родителей учениковъ онъ не получалъ не только никакого вознагражденія, но ниже благодарности: «Прейдоша чрезъ руки мои больше десяти учениковъ», говоритъ онъ: «но никтоже ми возблагодари отъ родителей ихъ, точію три. Сеже чудно есть, яко единаго священника мірскаго сына, отрока, пзучихъ лепо писати съ великимъ прилежаніемъ: иже не точію не даде ми мады, но н обезчести мя таковыми злословными словами, каковыхъ азъ отъ рожденія своего не слышахъ; еще же и Туркомъ предати мя устращеваще, бѣ бо тогда брань велія между Туркомъ и Россійскимъ народомъ, во время Императрицы Анны Іоанновны.» Что же на это нашъ подвижникъ? «Азъ же», говорить онъ, «видъхъ и уразумъхъ, яко ненавистный добру врагъ діаволь вся сія содъйствоваще, да изженеть мене отъ благословеннаго онаго острова, и сотворить накость и препятіе въ нолезномъ моемъ поученій; обаче Божіею помощію вся претерпъхъ, поминающи слово Его святое: Блаженны есте, егда везненавидять васт человющи, и рекуть всякъ золь глаголь на вы лжуще!»—Въ самомъ дълъ, уча продолжаль онъ постоянно учиться; и кромъ Эллино - Греческой Литературы, прошель Логику и даже, какъ самъ онъ выражается, «полъ-Физики.»

Наконець терпъніе нашего путника и труженика вознаградилось. Слухъ объ немъ дошелъ въ Константинополь, къ тамошнему Императорско - Россійскому Резиденту Статскому Совътнику Въшнякову. Вдругъ бъдный монахъ Патмосскій получаетъ отъ столь важнаго
и сильнаго лица лестное письмо съ приглашеніемъ прибыть въ Цэрьградъ, и при немъ султанскій фирманъ
на свободный проъздъ и всь средства къ путешествію.
Какъ вдругъ все перемънилось въ отпошеніи къ нему!
Гдъ прежде едва удостоивали взора убогаго пилигрима,
тамъ нынъ склонялись предъ нимъ во прахъ, чая покровительства и заступленія. На пути въ Константипополь, путешественникъ нашъ посътилъ и описалъ раз-

валины древняго Эфеса, называемаго нынѣ Кусадаси, гдѣ также интересовался уже не одними священными, но и классическими воспоминаніями древности.

Резиденть приняль своего гостя чрезвычайно благосклонно и ласково. Въ пачалѣ 1744 года, онъ доставиль ему удовольствіе быть въ своей свитѣ при торжественпомъ посѣщеніи Великаго Визиря. Нашего пилигрима, вмѣстѣ съ прочими, по Турецкому обычаю, ножаловали при этомъ случаѣ «кавадою», или особаго рода шубою, которую и надѣли на него съ честію въ палатахъ Визирскихъ. «Тогда помянухъ въ себѣ», говоритъ простодушно и трогательно нашъ странникъ, «яко многажды мя бусурмане въ странствованіи моемъ совлекоша отъ одеждъ даже до крайняго хитона; нынѣ же, Божіимъ смотрѣніемъ и благополучнымъ случаемъ, одѣяша мя!» Да! это было сладко вспомнить!...

Четыре мѣсяца жилъ Барскій въ Константинополѣ, во дворцѣ Резидента, осыпаемый отъ него всѣми ласками. Ему не было никакого особаго порученія, кромѣ пнегда переводовъ съ Греческаго. Молва носилась въ Посольствѣ, что Резидентъ готовилъ ему званіе Священника при Миссіи. Но Барскому не того хотѣлось. Онъ схватился за представившійся ему благопріятный случай, чтобы достигнуть вполнѣ цѣли, которой онъ причай, чтобы достигнуть вполнѣ цѣли, которой онъ при-

несъ уже лучшую часть своей жизни. Еще не видъль онъ западной половины бывшей Византійской Имперіи: тѣхъ странъ, которыя собственно называются Грецією. Быль онъ на Авонской Горѣ, но когда не зналъ еще ни языка, ни обычаевъ Греческихъ: слѣдовательно, видѣль ее бѣгло, новерхностно. Показавъ свои записки и рисунки Резиденту, онъ не только получилъ отъ него благосклонное согласіе, но и достаточныя средства къ совершенію своего новаго, достохвальнаго намѣренія.

И такъ, онъ отправился вторично на Аоонъ, и проведы тамъ цълые полгода. Плодомъ этаго пребыванія было подробное описаніе Святой Горы, которому мало подобныхъ представляютъ всѣ литературы Екропы, даже и въ пастоящее, столь богатое путешествіями, время.

Изъ Авона, онъ отправился по остальнымъ странамъ Греціи: былъ въ Эпирѣ, въ Ливадіи, и посѣтилъ островъ Кандію или Критъ. На все это употребилъ онъ около полутора года. Но возвратясь въ Константинополь, въ половинѣ 1746 года, онъ имѣлъ несчастіе не застать въ живыхъ своего благодѣтеля Вѣшнякова. Новый Резидентъ, Статскій Совѣтникъ Неплюевъ, не только не оказалъ ему благосклоннаго пріема, но, внявъ кле-

ветливымъ извътамъ и раздраженный отчасти смълостью словь путешественника, чувствовавшаго свое достоинство, подвергъ его всей тяжести своего гнъва. Отдано было приказаніе отправить его на первомъ корабль въ Россію, за кръпкою стражею. Но Промыслъ не судиль ему испытать этого позора. Нашъ путникъ мирно н честно возвратился на родину изъ Царь-Града сухимъ путемъ, черезъ Румелію, Болгарію, Валахію, Молдавію и тогдашнюю Польскую-Украйну. Онъ прибылъ въ Кіевъ, въ родительскій домъ, 2 Сентября 1747 года, измънившись, превратностями почти двадцати-пяти-лътняго странствованія, и физически и нравственно, до такой степени, что мать его, остававшаяся еще въ живыхъ. долго не могла признать въ немъ своего сына.

Съ возвращениемъ на родину, съ окончаниемъ путешествія, какъ-будто исполнилось назначение. рѣшилась
задача всей его жизни. Барскій прожилъ въ отеческомъ
домѣ только тридцать-пять дней, и скончался, Октября
1747 года, отъ опухоли въ ногахъ, которыя много потрудились. Ему было тогда отъ роду сорокъ пять лѣтъ и девять мѣсяцовъ. Жилъ онъ мало, но видѣлъ много на свою
жизнь! Тѣло его предано было погребенію, съ особымъ
торжествомъ, въ Кіево-Братскомъ Монастырѣ, гдѣ находится Академія, даровавшая ему первоначальное об-

#### 272 Русскіе путешественники

разованіе. Тамъ видѣнъ понынѣ гробъ сго, украшенный современною эпитафією, оканчивающеюся не великолѣнными, но добродушно-вѣрными стихами:

Читатель, ты его слезами прахъ почти, И трудъ путей его съ впиманіемъ прочти!...



## TO TO THE THE TO IT



PYCCKOII KMBOIIMCM.





Ce hisp Exopolar

All to 1. Feath

CB. CEMEMCARO.

OB. OMMINICONBO.

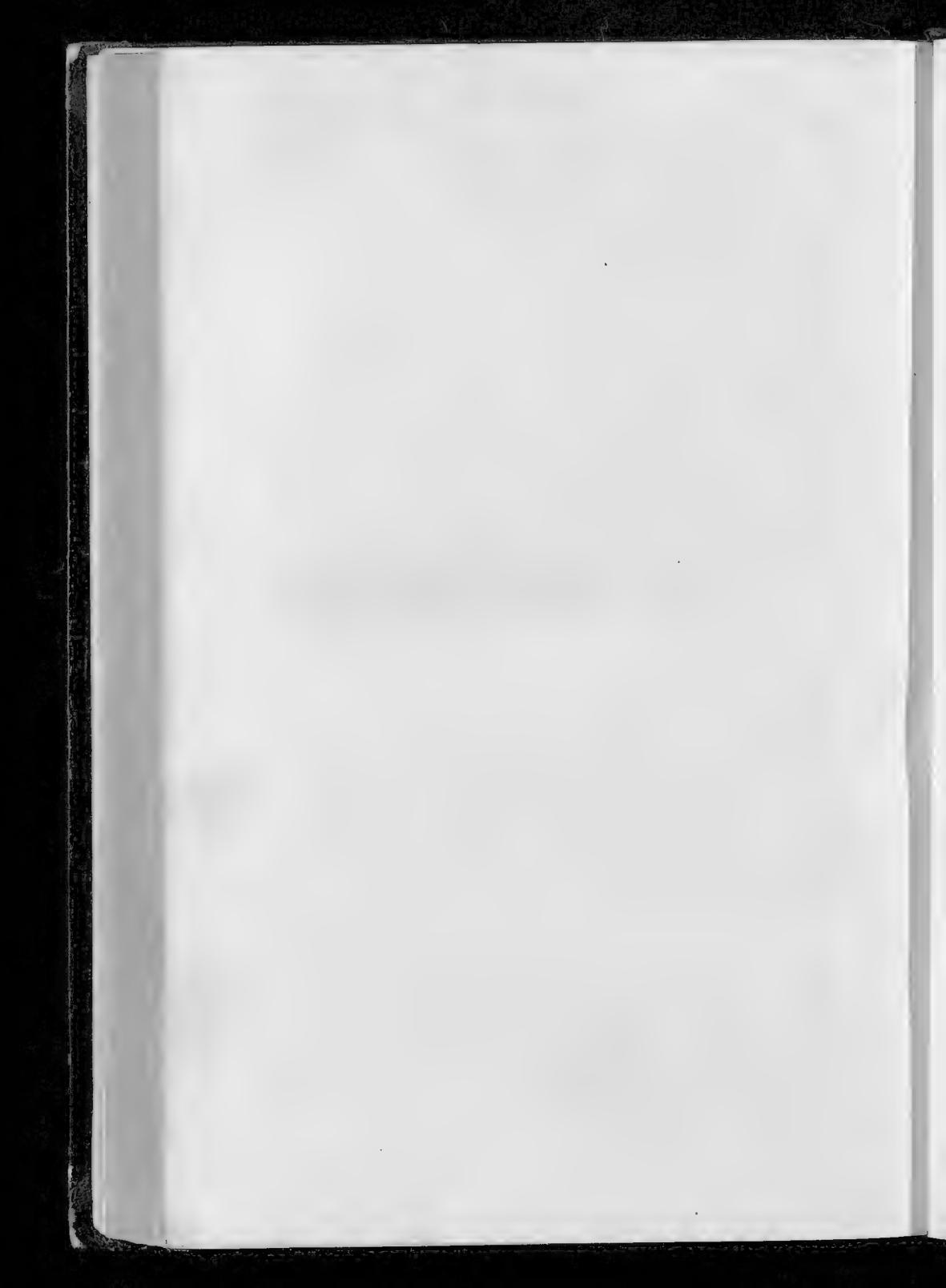

### Лъствица спасенія.

Душой Святыню общимая,

Іаковъ зрълъ въ отрадномъ снѣ,

Какъ благолѣнно къ Вышинѣ

Предъ нимъ шла лѣствица Святая;

Но миѣ въ пути до райскихъ мѣстъ

Восходомъ служитъ Божій крестъ; —

П такъ пантьемъ чудотворнымъ

Того креста, взведи мой умъ

Отъ низкихъ чувствъ, отъ грязныхъ думъ

П отъ земли къ селеньямъ горнымъ!....

В. Соколовской.



#### Изцъляющія Раны.

Прекрасенъ у меня, мой Богъ, Души невидимый чертогъ. Но ты прекрасиви добротою И чище свъта въ бытіи, А раны зпойныя твои Своею Силою святою, Какъ въ заповъданный пріютъ, Мић сладость Рая въ сердце льютъ. И Ты, Державный, здъсь во въки П Повелитель гориихъ Странъ, -Ты мий струи изъ этихъ ранъ Всеоживляющія рьки. П пришикая съ Небеси, Ты смой какъ тину - ядъ гръховной Во мив той влагою духовной, П убъленнаго спаси! . . . .

В. Соколовской.

#### KAPTHHA:

### GB. GEMENGTBO.

(Разсказъ Ничипора Кулеша).

Я любиль — Боже — какъ я любиль ее! Счастливая пора моей жизни, зачёмь миновалась ты такъ скоро!...

Это была не безумная страсть юноши, не прихоть отживающаго матеріалиста. Это была нѣга моего сердца; чувство тихое, чистое, которое мирило меня съ жизнію и дивными звуками нашептывало о небѣ. Давно утратилась ты для меня, моя незабвенная— но и теперь, когда душа замерзнеть между людьми и безотрадное сиротство истомить меня, передо мною выростаеть твоя свѣтлая, илѣнительная головка, съ тою же младенческою улыбкою, съ тою же кротостію въ очахъ, — и и опять на стезѣ жизни и привѣтливо жму руку ближнему.

Жизнь-благо условное. Не думаю, почтенный мой читатель, чтобъ вы особенно благословляли это благо въ припадкахъ мучительной боли пли въ минуту сердечной, томительной скорби. Жизнь тоже, что воздухъ: пространство безъ цвъта, запаха и вкуса. Ея прелесть и отрава заключается въ посторонней примъси.

Чьи руки могуть прижать къ своему сердцу все человьчество. Міръ нашихъ впечатльній такъ тьсень!
Много ли людей говорять душь? Остальные — толпа,
обстановка. Эти-то избранники дають направленіе нанимь чувствамь, убъжденіямь; сквозь призму ихъ впечатльній мы смотримь въ послыдствій на человьчество.
Есть любимцы сульбы, которыхъ опыть вынустиль на
стезю жизни съ сердечнымь върованьемь, съ теплою
любовью къ ближнему. Счастливые!...

любовь едва ли есть достоинство, если это чувство не просвътлъно умомъ, не образовано вкусомъ.

Люди върпъе ненависти, нежели любви. Въ ихъ ненависти есть умъ, энергія, есть какая-то неистовая поэзія. Я часто видълъ людей, которые любять, — во мнъ образовалось отвращеніе къ этому слову — и ръдко встръчалъ человъка, который умъетъ любить.

Я обощеть много людей; сближался съ прославленными знаменитостями, съ друзьями человъчества и увидель въ пихъ кулисы, которыми надо любоваться издали. Люди эти похожи на разубранныхъ куколъ: каждый опыть обрываль съ нихъ частицу блистательной
ихъ одежды и передо мной лежали безобразные, обнаженные остовы. Я искалъ мою мечту въ юности, въ
нъжномъ сердив дввушки, которая ограждена отъ губительной отравы свъта. И какъ изумила меня дъйствительность: сколько холода, коварства скрывается
подъ этими прекраспыми формами, подъ этою выученною кротостію, подъ этою заманчивою красотою!...

Я простываль ко всёмь радостямь жизий. Все утомлядо меня: слёды разочарованія, упадокь эпергіп, мучительное, пеудовлетворенное чувство безпокойной страдальческой души, которая бьется въ безотчетной тревогѣ — вѣчно желасть, пщеть, ждеть — и, какъ дитя,
не умѣеть объяснить своей боли.

Грусти в всего для меня было расположение мое къ людямъ: эта холодность безъ презрѣнія, это братство безъ любви. А между тѣмъ сердце мое билось такъ тепло и привѣтливо и только любовью объясиялъ я земное счастіе. И могъ ли я быть холоденъ къ людямъ, когда жизнь, страданія и заповѣдь Спасителя подавляютъ мой умъ, изумляютъ сердце и я безъ благоговѣйныхъ слезъ не могу стоять передъ святымъ Распятіемъ.

Мое сиротство было невыносимо, а между тѣмъ я искалъ такъ не многаго, я искалъ существа, которое помирило бы меня съ человъчествомъ.

Тогда ей минуло 15 лътъ. Это было ангельское дитя.

Видали ль вы, какъ на голубомъ небѣ востока загорится свѣтлая звѣзда? Полная любви и жизни, она безнечно и радостно играетъ въ безконечномъ эфирѣ. Сколько тайныхъ желаній, сколько грустныхъ и веселыхъ
думъ тѣснится къ ней, — а она, чудная, и горю и счастію равно носылаетъ свой утѣшительный, свой радушный привѣтъ....

Таковъ быль разсвъть ен прекрасной жизни.

Все было въ ней предесть: и свътдая головка съ ек темнорусыми кудрями и безпечная веселость и юпость льть и новизна впечатльній. При ней все было дивної Міръ Божій быль такъ прекрасенъ, такъ роскошенъ, такъ полонь добра и привъта. Безотчетно и весело при ней сердце върпло въ сердце.

Я помию, съ какимъ упованіемъ испуганные путники смотръли на кормчаго, когда вскинто море и корабль съ трескомъ и свистомъ запрыгаль между валами. Этимъ кормчимъ была для меня она на пути моей жизни.

«Ты не обманешь моихъ надеждъ, моихъ упованій!»— думалъ я смотря въ ея свътлыя очи— и не понимая моей тайной ръчи, она дивно улыбалась... Тогда не чувствовалъ я ни томительной боли, ни безотраднаго сиротства.

备 芸 类

Сердце! сердце! кто истолкуетъ твои прихотливыя желанія! Науки, которымъзя посвятиль столько первыхъ лётъ; міръ звуковъ, міръ поэзій и художествъ, боевая жизнь, съ ея поэтическими событіями, опыть долгихъ дътъ, путешествія, бестда съ жренами талантовъ, нъга томпыхъ глазъ, восторженныя желанья любви, - все это прошель я съ жадностію и съ избыткомъ, и ничто не удовлетворило безпокойной души моей. Ши-, рокою и холодною степью лежало передо мной человъчество; я безпрестанно просыпался отъ минутнаго усыплеція, мчался неоглядно въ даль и въ даль... куда? зачъмъ? никогда не могъ я опредълить этихъ вопросовъ. II вотъ дъвушка, почти дитя, остановила мои томительныя мечтанія и очертила для меня вселенную четырьмя стънами ея свътлой комнаты. Далъе этихъ стънъ перестали уноситься мои мысли; въ нихъ было мит и свътдо и весело; ничто не тревожило моего сладкаго покоя. Тогда опыть разсказаль мив, что жизнь; сердца возможнъе и упоительнъе жизни ума.

Живя съ людьми, нельзя вовсе отчуждиться отъ нихъ. Съ самаго младенчества на насъ набрасываются желъзиыя нити, которыми мы приростаемъ къ обществу. Міръ 
вещественный безпрестанно окружаетъ насъ, а въ этомъ 
міръ столько вздора, неудачь, огорченій. Но таково 
проявленіе петинно прекраснаго: сколько бы ни было 
раздражено мое расположеніе, миъ стоило переступить 
чрезъ завътный порогъ — и все мрачное и тяжелое бъжало съ души, я дълался покоенъ и весель... и какъ 
радовалась моему обновленію она, добрая и прекрасная, 
не зная сама, что ея присутствіе возрождало въ душь 
моей въчный, неугасаемый праздникъ.

Я любиль ее — и это чувство, которое такъ долго ожидало раздъла, радужными цвътами окружило мою любимицу. Я не зналъ мъры моей заботливости, моей къ ней привязанности. Чистота и повизна ея младенческой радости, которую производили въ ней мои угожденія, восхищали меня. Я хотълъ передать ей все, что было во мнъ хорошаго, чему научили меня горе, труды и опытность. Мои уроки, облеченные въ легкія, заманчивыя формы, не оскорбляли ни теривиія ея, ни самолюбія. Это были ть уроки, которые не преподаются пикакими наставниками, но покупаются въ жизни цѣною

неудовольствій, огорченій и несчастій. Всё совёты мои, всё мои просьбы исполняла она съ изумительною покорностію. Многимъ истинамъ вёрила она по одному моему убёжденію, не успёвъ еще примёнить ихъ къ жизни, но въ достоинстве другихъ мяло по малу начиналъ уже удостовёрять ее опыть, и всякой разъ когда поведеніе ее заслуживало похвалу ся счастливаго семейства, она спёщила передать мнё свою радость и крёпко и признательно пожимала миё руку.

Я следиль за развитемъ ел ума, за направленемъ ел вкуса, за всеми изгибами прекраснаго ел сердца. Природа ел была такъ совершениа, что образоване ел не стоило почти никакого труда. Глубоко проникнутал ученемъ Спасителя, она благоговейно предана была воле промысла. Святое учене она всегда носила въ сердив и приноравляла его къ жизни, при всякой возможности. Она не верила, что въ міре есть зло, смотрела на все съ улыбкою и все благословляла. Ел светлый и игривый умъ быль полонъ знаній, но этими знаніями пользовалась она только какъ средствами, которыя делая се доступною всякой бесерде, сближали ее съ обществомъ. Не расчетами ума, а смысломъ сердца она постигла великую тайну: что одна безусловная кротость деласть женщину могучею, высокою, очаровательною.

О, какъ она любила, какъ она умъла любить! Какъ заботилась она, чтобы ел новеденіе, котя міновенно, не заставило меня упрекпуть себя: зачьмъ я любиль эту дъвушку. Кто постоянно посить въ сердць это опасеніе, тому открыта тайна божественной любви. Какъ назвать человька, который толкаетъ собаку въ то время, когда доброе животное, ласкаясь, лижетъ его руку? Какъ назвать человька, который поступками своими смъстся надъ нашимъ горемъ и заставляетъ насъ страдать за то только, что мы его любимъ?

\* \* \*

Не говорите мив о счастіп, когда скряга прячеть въ сундукъ полный мешокъ золота;

Честолюбецъ разкрываетъ новую блистательную награду;

Мступленный юноша страстно даскаеть свою восторженную подругу.

Эти восторги — минутное, истерическое упоеніе больной душк въ этихъ восторгахъ затаена собственная ихъ казнь, безконечная и страдальческая.

Одно, одно полное, прочное и постоянное счастіе возможно людямъ — это взаимная любовь, просвътленная умомъ, тепло согрътая, чувствомъ, безъ холоднаго, эгоизма, безъ знойныхъ желаній, любовь тихая, чистая, умилительная, въ которой звучатъ и завѣты религіп и желанія сердца.

Мое счастіе любить ее было невыразимо. Мысль объ ней будила меня, возрождала во мит дивную радость и набрасывала на весь міръ розовое покрывало. Эта радость не жгла, не томила меня, она успоконвала, ит радость не жгла, не томила меня, она успоконвала, ит радость не жгла, не томила меня, она успоконвала, ит меня, услаждала мон больныя чувства и познакомила меня съ жизнію, о которой не сміто мечтать мое измученное воображеніе. Я все простиль людямь; ихъ злобу, эгонзмь, невіжество; я сдітался ихъ братемь, другомъ; я любиль, я обнималь человічество. Есть дивная жизнь вь созвучін чувствь, надеждь и желаній.

Я не зналъ ни пустоты, ни одиночества. Всегда и вездѣ была со мною она, моя свѣтлая звѣзда, мой юный и прекрасный спутникъ. Желанье угождать ей, видѣть ел младенческую радость, признательность ея добраго сердца, было моимъ блаженствомъ. При ней, прекрасномъ дитяти, я былъ — я, со всѣми моими достоинствами и недостатками, безъ ложнаго стыда, безъ раздраженнаго самолюбія, безъ свѣтскихъ ходулей. Я дѣлилъ съ нею и высокую мысль и глубокое чувство; при ней я бывалъ смѣшнымъ и капризнымъ ребенкомъ: я небоялся елосужденія.

Въ ел любви было для меня не одно земное блаженство. При ней я отраднъе вспоминалъ о будущей жизни и тайныя, восторженныя упованія прогоняли мысль є грядущемъ спротствъ. Любовь моя спапвала ее и въчность.

Отчего все прекрасное такъ мгновенно, и въ нравственной и въ матеріальной жизни? Отчего вѣчно зеленѣетъ угрюмая, однообразная сосна, а састия grandifloнія—этотъ баловень флоры, черезъ нѣсколько лѣтъ раснускаетъ свой роскошный, ароматный цвѣтокъ, почти на мгновеніе? Все, что полно жизни, восторга, поэзін— все то непрочно. Одна посредственность, какъ холодный червякъ, тяйется лѣниво и вѣчно.

Сбылося то, чего давно я опасался: 18 льть съ пылкой и мечтательной организаціей, Іюньскія ночи, безъ мрака, съ ихъ знойнымъ, томительнымъ воздухомъ научили ее, неопытную, тайному вздоху. Я встрътилъ ея чудный, восхитительный взглядъ... болъзненно и страща но сжалось мое сердце: въ этомъ взглядъ затасна была земная любовь....

Зачыть самоене порочное существо такъ близко къ паденію? Зачыть въ его чистомъ святомъ сердцѣ внѣдряется удушливое дыханіе страстей?..

Мос блаженство навсегда миновалось. Я оплакаль и нохорониль его вмъстъ съ этимъ взглядомъ.

Виноватали скала, когда водна, ириближаясь обнять ее, разобьется на ея твердынъ!..

Однакожъ мое положение пугало меня. Я любилъ ее со всемъ самоотверженіемъ. На мнв лежала обязанность излъчить, возстановить ее - и для ея счастія я принесъ въ жертву все: привычки и жизнь сердца, безъ которыхъ для меня не было жизни; - ея любовь, ея уваженіе. Я этучаль ее оть себя незамѣтно — и твердо шелъ къ моей неумолимой цъли. Впиманіе, снисхожденіе и искренность я заміниль недовірчивостью, равподушіемъ и подозржніями, постоянно оспариваль ся убъжденія, смъялся надъ святынею ея сердца; оскорбляль ея самолюбіе; въ монхъ мысляхъ и сужденіяхътне было никакой спстемы, я и хвалиль посуждаль почти въ одно время, бездоказательно, по одному произволу. Она не знала, чему вършть; не умела отделить шутки отъ насмъшки, чувства отъ притворства. Сначала перемъна моя огорчала ее, но въ моемъ поведеніи было такъ много обдуманности, такъ много правды, - и это сердце не угадало тяжелой моей жертвы; неопытность ся обманулась Минуло время и она совершенно охладъла ко

мнѣ, такъ что разлука наша едва ли стоила ей одной слезы и то вызванной воспоминаніемъ прошедшаго,

Снова земля явилась передо мною кускомъ холодной глины, люди ядовитыми трупами, жизнь запыленною рамою, въ которую никогда не вставится ни одна картина.

А между тыть мірь также быль разнообразень п безконечень; сіяло тоже солнце; тыже пысни неслися сь полей; таже жизнь, тоже одушевленіе. ты же восторти звучали вь городахь. Люди суетились, прыгали, твердили о счастіи, тысячи красавиць волновали пылкое воображеніе...

Пересадите ландышь съ его родной земли въ роскошныя долины Андалузіи, поливайте его свътлой струей Ріо-ла-Плата, окружите его заботливостію и искуствомъ и спросите, отчего вянеть этотъ безчувственный неблагодарный цвътокъ?

Я быль больнь и готовился къ вычности. Ея скорбь, ея участіе трогали меня до глубины души. Когда я возвратился къ жизни, она подарила мнь картину Св. Семейство, скопированное ею нькогда съ извъстной картины Егорова. «Пусть этотъ даръ напоминаетъ тебъ и милость Божію и любовь признательной твоей подруги. Если судьба

когда нибудь разлучить нась и, избалованный свётомъ, ты придешь отдыхать въ свое уединеніе, вспомин твою давнюю знакомицу, которая любила тебя такъ искренно, такъ признательно: которая много и скорбныхъ и отрадныхъ слезъ пролила за тебя предъликомъ Пресвятой Дёвы... Помолись ей за меня въ то время, когда настанетъ для насъ въчная разлука...»

Голось ся задрожаль... она остановилась и устремила на Св. Д'вву долгой, неподвижный, умоляющій взглядь. Какое-то тяжелое, земное горе выражалось въ этомъ взглядъ....

**格 光 数** 

Гдь ты, мое дивное и навсегда утраченное счастіе! Куда умчала тебя судьба! Любуешься ли ты, умиленная, на свою стройную семью; томишься ли въ адмазныхъ ожерельяхъ, обманутая жизнію и людьми; или въ одинокой кельт преклоняешься передъ Св. Распятіемъ — вездт надъ тобой мечта моя, моя признательная молитва. Свътло и пеисходно горитъ для тебя осиротълая любовь моя, невъдомая людямъ, не оскорбленная ни насмъшкою ихъ, ни состраданіемъ. Въ моемъ святомъ чувствъ взлельенъ дивный цвътокъ, котораго побти благоухаютъ въ другомъ далекомъ и прекрасномъ мірт.

Прошло много лътъ, былое превратилось въ сопъ, --

\* 4 %

она въ видъніе. Безвъріе пугаеть сердце: была ли она; эта чудная; незабвенная дъвушка, или ее создало мое болъзненное воображеніе:?

И въ нѣмомъ раздумьи стою я передъ ликомъ Пречистой Дѣвы— и знакомой, родной голосъщенчетъмиѣ: помолись за меня!

# B3ATIE HA HEEO E0 Karepu.







BBATIE HA HEEO FORIEM MATERN.

## КЪ-ИЗОБРАЖЕНИО ВОЗНЕСЕНІЯ БОГОМАТЕРИ НА НЕБО.

К., П. Брюлова..

Изъ гроба; падъ шаромъ земнымъ, Богоматерь взносится въ славъ.

Тамъ сумракъ и гаспетъ заря; Она же, въ Божественномъ свътъ,

На крыйыхъ Архангеловъ, къ Небу-восходить Пречистая Дъва.

Радость смиреньемъ исполиена; смиреніе радостью полно, И Ангеловъ лики стремятся — Царицу, Владычицу встръ-

Все свътло ликуеть!... явленье готово сокрыться отъ взоровъ
Въ безмърности Неба.... и въчнымъ осталось подъ кистью
Брюлова.

Б. Федоровъ.

## PASGRASS.

(Есгенія Гребенки.)

Нѣтъ, что ин говорите, господа, а я совершенно согласенъ съ этимъ... забыль его имя, съ древнимъ мудрецомъ, который сказалъ, что всякаго поэта слъдуетъ увънчать и выпроводить вонъ изъ города, пусть себъ поетъ, да праздиословитъ въ чистомъ полѣ и не смущаетъ рабочаго народа..... ръшительно сказалъ толстый откунщикъ.

Что вы! Макаръ Михайловичь! закричали на него собесъдники, съ вашимъ умомъ, съ вашимъ образованіемъ и вы говорите такія ръчи!... помилуйте!.. вы шутите!

Благодарю, господа, за комплименты, хоть я и пе барышня; но, шутки въ сторону, я говорю мое убъжденіе, мало этого, я говорю въ общирномъ смыслъ, о всёхь вообще этихь людяхь, которыхь называють въ газетахь жерецами искусства, о писателяхь, о живоинс- цахь, ваятеляхь.... архитекторы еще другое дёло... туть есть польза.

Этотъ разговоръ состоямся зимой 1844 года въ добромъ городъ Петербургъ, въ пебольшой гостиной. Собесъдниковъ было человъкъ пять; въ карты не играли, говорили, какъ легко было замътить, не о преферансъ, не о наградахъ, не о Кастелланъ, а объ изящныхъ искуствахъ. Откупщикъ былъ не въ духъ.

Отчего вы такъ предупреждены противъ, какъ вы говорите, жерецовт изящнаго, смѣясь замѣтилъ одинъ молодой человѣкъ.

Отчего? странный вопросъ! отвъчаль откупщикъ. Лучше я васъ спрошу: отчего вы защищаете ихъ? нустой народъ!... настоящіе жрецы, ъдять чужой хльбъ — п только.

Туть ораторъ, повидимому очень утъщенный своей остротой— не остротой, каланбуромъ— не каланбуромъ, остановился, улыбаясь повель кругомъ глазами и продолжалъ:

Да, рѣшительно пустой народъ, кругомъ должники общества, а чѣмъ отплачиваютъ ему?... исправляютъ говорятъ, правы!.... нѣтъ, теперь мы стали умны, для

этого, въ театръ посмъемся надъ скупымъ, а все таки не станемъ раскидывать деньги на стороны, человъкъ прочитаетъ про взяточника, даже положимъ почувствуетъ къ нему омерзъніе, а все таки если онъ взяточникъто не выдержитъ, возьметъ.... просто пустой народъ писатели, пустой!...

#### -А живописцы?

Живописцы! почти съ ужасомъ закричалъ откупщикъ, а живописцы еще хуже. Писатель что нибудь скажетъ по-лезное хоть иногда ошибкой, а живописецъ.... да это просто народъ, которому и имя трудно прибрать, вотъ уже безполезнъйшій человъкъ живописецъ!.... хотъльбы я видъть человъка обязаннымъ чъмъ нибудь живописцу?—

#### А — я такъ знаю.

Да, конечно, живописець, могь быть человѣкъ съ состояніемь или вѣ связяхъ, ну, онъ и помогь, положимь, кому пибудь, но я не о томъ говорю. Вы покажите мнѣ человѣка, которому оказаль бы услугу живописецъ собственно живописью, понимаете вы меня?

— Понимаю и постараюсь вамъ показать такого человъка.

Любопытно, любопытно! гдѣ же онъ этотъ фениксъ? гдѣ этотъ феноменъ? давайте его сюда! кричалъ само- довольно откупщикъ.

Извольте, если этого вамъ хочется. Этотъ фениксъ и феноменъ — я, къ вашимъ услугамъ.

Вы?!....

Да, л; а живописець, составившій счастіє всей моей жизпи, давшій мит почувствовать тысячу удовольствій чистыхъ, духовныхъ, этотъ живописецъ знаменитой нашъ Брюловъ.

- —Извините меня, я не подагадъ, впрочемъ это должно быть очень занимательная исторія.
- Она можетъ быть занимательна для меня....Однако....вѣдь онъ вамъ не давалъ денегъ?Ни гроша.

Но быль полезень совътами, связями....

— II этого не было— даже я не зналь, не видыль Брюлова, а между тымь считаль его своимы благодытелемы.

Вы меня запитересовали, право! разскажите памъ ваше приключеніе....

Съ удовольствіемъ; но для этого я долженъ начать немного издалека.

То есть; отъ лицъ Леды?

Почти такъ...

Дълать нечего, вашъ разсказъ такъ для меня любопытенъ, что я готовъ слушать. И мы также, замѣтили гости, сдвигаясь въ кружокъ около разскащика.

— Я не помню матери, началь молодой человькъ, по смерти отца остался сиротою по десятому году. Опъ быль управителемь въ имъніп А . . Мы жили хорошо; отець любиль меня, я любиль отца, да еще любиль собачку Жучку, она была очень привязана къ намъ обонмь. Какъ сегодня помню, весной, когда все цвъло и иъло, я играль съ Жучкой въ саду. «Полпо тебъ баловникъ возиться съ собаками,» сказаль миъ грубый голосъ, «скоро перестанешь.... Теперь тебя не кому баловать.» Я подняль голову и увидъль подлъ себя грубую фигуру черномазаго прикащика, который такъ почтительно всегда стояль у порога въ комнатъ батюшки и клапялся въ поясъ, слушая его приказанія, я удивился тону прикащика и сказаль: «пе мѣшай мнъ, а не то пожалуюсь батюшкъ.»

— Вишъ какое нышпое отродье!.... да знать я васъ не хочу.... всябдь за этимъ прикащикъ пребольно выдралъ меня за уши и спокойно пошелъ своей дорогой.

Съ воплемъ бросился я къ нашему дому, оскорбленный, уничтоженный оскорбленіемъ... Прибъжалъ въ компату — пусто, въ другую — тоже, въ третьей куча народа, всъ толиятся около чего - то, ничего пе видно, только слышно: «Нётъ, уже ему не вѣковать, совсѣмъ холоденъ, опечатайте его пожитки.... Вѣдь опъ не сдалъ отчета по имѣнію....» Вслѣдъ за этимъ толпа раздвинулась, изъ нея вышель писарь — я юркиулъ въ толиу и очутился лицемъ къ лицу съ моимъ батюшкой: опъ лежалъ мертвый въ сѣромъ наиковомъ сюртукъ.... Такъ сго привезли изъ поля, гдѣ съ нимъ сдѣлался ударъ. Я забылъ и прикащика и выдранныя уши, и молча, въ оба глаза смотрѣлъ на отца; это зрѣлище было такъ неожиданно, такъ поразительно, что миѣ казалось будто я силю, и вижу страшное сновидѣніе.

—Что же ты, глупенькій, не плачешь, сказала мий какал то старушка, показывая рукой на трупъ отца,— в йдь ты теперь круглый сирота, тебя только тоть не стапеть обижать, кто не захочеть.

Слова ли старухи расторгли меня или мои выдранныя уши разбольлись или наконець я попяль свою потерю, въ этомъ не могу дать себь отчета, но только я, рыдая, упаль на холодную грудь моего батюшки, — Жучка всю ночь выла подъ окномъ.

Назавтра похоронили батюшку и я остался одинъ на бъломъ свътъ; всъ наши комнаты опечатали, я пошелъ спать на кухню. На кухнъ было много народа, мпого постелей, но я вездъ былъ лишній; изъ одного угла меня гоняли въ другой, мнъ стало тяжело и я вышель на чистый воздухь. Была прекрасная, теплая южная ночь; звъзды весело сверкали на темносинемъ небъ, въ саду пълъ соловей; недалеко на широкомъ дворъ какой то парень плясаль трапака подъ балалайку, и веселая толпа бабъ хохотала вокругъ него. Мив стало грустно, я плакалъ. Жучка положа мнъ морду на колъни не сводила съ меня глазъ. Помню что послѣ я всталъ, Жучка побъжала передомной, и шелъ я за Жучкой, не зная, куда? пока не очутплся на могилъ батюшки. Я прилегъ на мягкую свъжую землю, долго плакалъ и уснулъ. Всю ночь свътлыя видънія носились передо мной — одно веселье, утышительные другаго, я проснудся и не върнат глазамъ своимъ, чудная великолъпная картина открымась передо мной. Былъ тихій, торжественный часъ весенияго утра: востокъ пламентль тыогнисто - золотыхъ отливовъ; полупрозрасячью чныя утреннія облака легко летбли одно падъ другимъ все выше и выше и терялись въ свътлой лазури, сверкая розовыми огнями: Кругомъ меня была тишина и утренняя прохлада; падо мной тихо пела какая — то птичка, будто боясь своимъ голосомъ разрушить общую гармонію. Боже мой! Какъ тогда мив показался прекрасенъ Божій міръ!.... Облака мив казались ступенями, по которымь идуть душп на небо, я твердо въроваль, что душа отца моего витаеть тамъ высоко, высоко! п улыбается мнѣ оттуда... я рвался душей въ
это безграничное пространство — и съ этой минуты
полюбилъ природу, безсознательно, по горячо . .

Я забыль свое горе и плакаль оть умиленія, я быль увітрень, что отцу моему хорошо..... Но взошло солнце, облака разсіллись..... насталь день, пробудился народь; все зашуміть, застучало, заговорило..... птичка умолкла, облака улетіли куда то далеко, а съ ними вміть и мой душевный покой....

День съ своими заботами пробудилъ и вомнѣ животное чувство голода. Въ дворъ я пдти боялся, тамъ нѣкому было приласкать меня, а обидѣть могъ всякій — и безъ цѣли вздумалъ пойти на рынокъ нашего мѣстечка. Сталъ кликать Жучку, она не идетъ за мной и пристально разсматриваетъ огромный бычачій рогъ, положа на него обѣ лапы. Думая заманить Жучку я взялъ рогъ и пошелъ съ кладбища; Жучка шла за мной до воротъ, въ воротахъ остановилась, долго смотрѣла на меня и опять вернулась на могилу. День въ мѣстечкѣ былъ торговый, много народа ѣхало на зеленую площадь, раскипутую противъ церкви, гдѣ уже слышенъ былъ шумъ и крикъ торговли, безъ чего, какъ извѣстно

у насъ ни продать ни кунить ни пары сапоговъ, ни куска хлѣба. Не ѣвши почти цѣлыя сутки, я въ изнеможеніи сѣлъ на ступеняхъ церковной паперти и жадно смотрѣлъ на крестьянъ, которые веселозавтракали, ктодыней, кто кускомъ чернаго хлѣба — всѣ шли мимо меня и ни одинъ человѣкъ не предложилъ миѣ куска хлѣба. Тогда это для меня казалось очень удивительно, я уже рѣшился было попросить, да, признаюсь вамъ, языкъ пе ворочался — и вотъ подходитъ ко миѣ человѣкъ, обвѣшанный съ ногъ до головы разными гребешками; онъ благосклонно, съ участіемъ посмотрѣлъ на меня и сказаль:

Ей хлопецъ! что ты хочешь за рогъ? --

Тогда только я замётиль, что у меня въ рукахъ остался рогь, которымъ я манилъ съ кладбища Жучку. Первымъ побужденісмъ было отдать рогь незнакомцу; но меня остановила мысль, что, можетъ быть я могу, продавъ рогь, позавтракать, и совёстясь запросить за него цёну, я спросиль, самъ не знаю, почему, а для чего онь тебъ?

-Ты видишь, я гребенщикъ, надълаю изъ него вотъ этакихъ гребешковъ, Что тебъ дать за него?

Что дадите, я буду доволенъ.

Молодець!... сказаль гребенщикь, даль мив двв мвд-

ныя монеты, погладиль меня по голов'є и ушель. А я со всёхъ ногъ бросплся къ старухѣ, продававшей баранки, отдаль ей монеты и нозавтракаль.

Можетъ быть вы думаете, что я ищу въ моемъ разсказъ мелодраматическихъ эфектовъ. —

— Между тёмъ здёсь нётъ ни слова выдуманнаго.......
правду говорять: самая невёроятная исторія есть истинная.

Ваша правда, но я тутъ не вижу ничего, этакаго о художествахъ, даже ремесло гребенщика считаю полезнымъ ремесломъ, но ни чуть не изящнымъ.

— Согласень, замътиль молодой человъкь, но я нарочно разсказаль вамь первый шагь мой на шпрокое раздолье свъта, гдъ такъ много скачеть каретъ и тяпется пъщеходовь, и рано или поздно всъ приходять къ одной цъли — къ могилъ!...... Моя жизнь была не сладка, я не стану томить васъ описаніемъ моей юности, довольно знать, что меня нищаго спроту, призръль одинъ баринъ..... кормиль меня, ругаль когда бываль голоденъ, нопрекаль на каждомь шагу и, въ качествъ не то слуги, не то компаньона привезъ въ Петербургъ, куда пріъ

халь закладывать имѣніе, чтобъ на эти деньги устроить выварку сахару изъ арбузныхъ корокъ. Мой благодътель любиль всегда, какъ онъ выражался; потолковать о предметъ. Напримъръ, бывало, онъ увидитъ какого-нибудь пътуха и сейчасъ обратится ко миъ съ вопросомъ:

- Послушай, братецъ, вѣдь этотъ пѣтухъ великъ?
   Не очень.
- Какъ не очень? ты, братъ, вѣчно врешъ; какъ не очень? до онъ больше гуся! не правда ли?

Кажется.

- Иѣтъ, именно, больше, а? больше? Больше.
- Ну да, больше! Экіе бывають, чорть возьми, иттухи!.... Не забудь этого разсказать Авдотьт Ивановнт.

Этой страсти толковать о предметахъ я обязанъ, что мой благодътель, возилъ меня съ собой вездъ, куда только влекло его досужее любопытство. Мы съ нимъ перетолковали подобнымъ образомъ обо всемъ, о пирожкахъ въ кандитерской Излера, о шарманщикахъ, о крестовскомъ островъ, о желъзной дорогъ, о монументахъ и какъ то, когда истощился запасъ любопытныхъ предметовъ, поъхали смотръть Академію Художествъ.... Въ

такъ, животное, кушающее чужой хлібъ, и не смотря на всю горесть своего положенія, я не зналь, что съ собой делать? Куда деваться? по моему рождению я не могъ вступить въ службу, работать ничему не выучился съ малольтства; да, по правдъ сказать, не чувствовалъ ни къ чему никакой охоты...... Вотъ мы пріфхали въ Академію; какой-то радостный трепеть пробъгаль по моимъ жиламъ, когда мы поднялись по широкой лестинцѣ, уставленный рѣдкими статуями, и вошли въ круглый залъ. Я былъ совершенино счастливъ; съ восторгомъ смотрълъ на изящныя произведенія и не впопадъ толковаль съ моимъ благод втелемъ о картинахъ; но не достанеть словъ разсказать вамь то чувство, которое овладело мной, когда в подошель къ картине Брюлова, Вознесение Богоматери. Я сабдиль глазами за тихо восходящей въ небеса Богоматерью, и вмъстъ съ тъмъ душа моя рвалась все выше и выше, туда въ далекія облака, которыя свивались изъ миріадъ безплотныхъ силъ живущихъ, смотрящихъ, ликующихъ.... и вдругъ, незнаю почему, въ моей памяти воскресло первое утро одиночества, встръченное мною на могилъ отца, живописныя облака двигались передо мной, казалось отъ пихъ въяло утъшеніемъ и надеждой будущаго и я — заплакалъ.... мит кажется, если бы я въ это время увидълъ

Брюлова, я бы преклонился передъ пимъ благоговъйно съ трепетомъ, съ сознаніемъ своего пичтожества . . . — А какъ ты, братъ, думаешь, на кого похоже вотъ это кудрявое личико? спросилъ меня мой благодътель, указывая пальцемъ на картипу.

Не знаю, отвъчаль я.

—Эге! а л такъ знаю, на моего Ванюшу —не правдали?.

Я какъ-то не ловко отвъчалъ на выходку барина, онъ назвалъ меня грубіаномъ, неблагодарнымъ; у насъ вышла размолвка - и я оставиль его съ твердымъ намъреніемъ сдълаться живописцемъ. Не стапу вамъ описывать моей плачевной участи; не стану утомлять васъ разсказами о грубыхъ оскорбительныхъ отказахъ многихъ стариковъ, которые считаются экрецами искуства, можеть быть потому что долго живуть и широко разглагольствують объ изящномъ. Богъ съ ними! я работаль, тяжко работаль для пропитація, а все остальное время занимался рисованьемъ. Сначала мои запятія шли трудно, тяжело, утомляли тело и душу, и я часто начиналь сомнъваться въ моемъ призванія, но мить всегда въ моей тъсной каморкъ снились чудные сны, блестящее небо, полчища облаковъ легкихъ, прозрачныхъ, сіяющихъ, и эти облака оживали въ сонмы ангеловъ, поющихъ славу Божію и виденіе становилось торжественнее, святее....

словно оживала цередо мной картина Брюлова, поразившая меня. II я просыпался, бодрый, свёжій, крёпкій, для трудовъ дневныхъ... такъ прошло нъсколько лътъ, мой трудъ вознагражденъ, и вотъ я, благодаря Бога, художникъ, люблю мое художество, какъ самаго себя и счастливъ и спокоенъ... А что было бы со мной, еслибы я не увидълъ картины Брюлова?... страшно и подумать!.... Можеть быть до сихъ поръ я пресмыкался бы изъ за куска хльба передъ человькомъ, котораго презираль, потакаль бы ему въ неленыхъ сужденіяхъ, кормиль бы его собакъ, и хлопаль бы арапникомъ, въ случать, если гостямъ захоттлось бы отъ скупи посмотръть рысака съ конюшни моего патрона. А теперь?... Я часто сравниваю мою судьбу настоящую съ прошедшей и всегда спъшу въ Казанскую Церковь, гдъ, преклоня кольни, тепло молюсь предъ Святой картиной, давшей мнъ все.....

Молодой художникъ умолкъ; его глаза наполнились слезами.

— Это такъ, замѣтилъ откупщикъ, но мало бываетъ восторговъ души; для счастія человѣка иногда нужно что нибудь и по матеріяльнѣе.

Понимаю, вы говорите о деньгахъ?..

— Совершенно такъ.

Объ этомъ я не думаю; за одинъ портретъ самолюбіе людей мнѣ платитъ столько, что я безбѣдио могу существовать полгода и заниматься для себя художествомъ, притомъ же, я не прихотливъ — и живу счастливо, словомъ, я свободный художникъ.

Оно такъ, я съ вами почти согласенъ... сказалъ откупщикъ — и задумался.



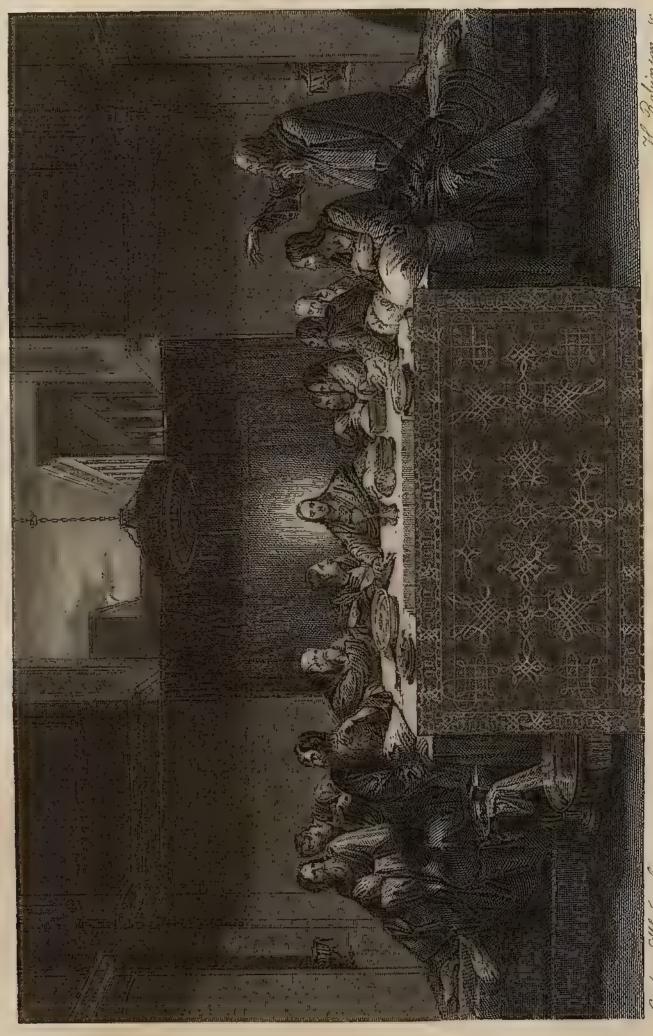

to hay theornes

TAM HAM BEUEPM.

TAMBAN BRUBB.

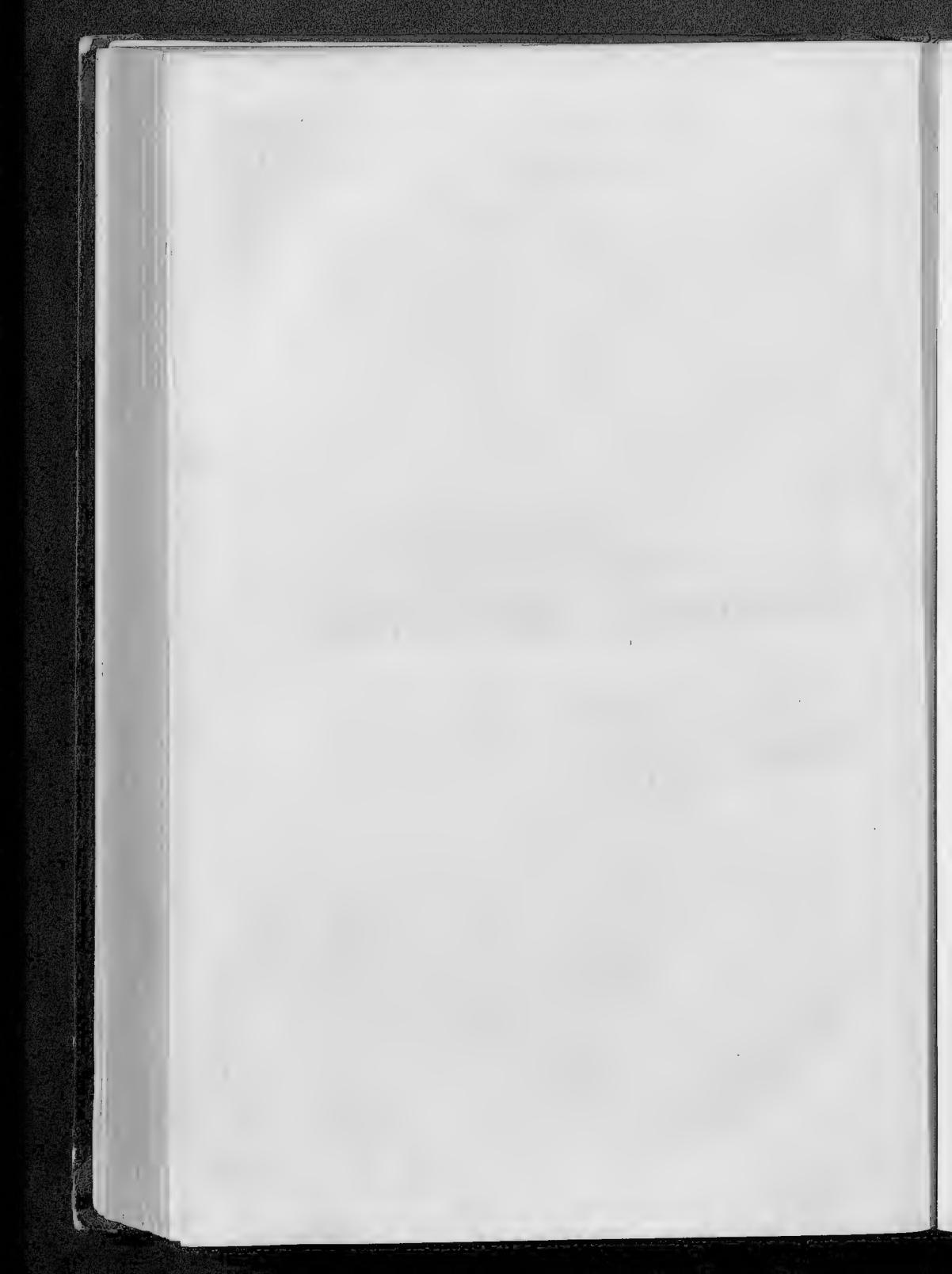

### Смерть Безсмертнаго.

Живыхъ избранный Воевода! Господь Небесъ и Царь земной!. . . . . Когда роскошная природа Среди семьи Твоей родной Тебя, безсмертнаго, на древъ Узрћаа мертвымъ, то опа Затрепетала вся во гиввъ П стала смутами полна!..... Въ Раю притихли ликованья, Свътилъ затускиула краса, И ужаспулись пебеса, И вздроган міра основанья!.... Но убъдившися теперь, Что смертью той Ты отперъ дверь Въ чертогъ Отца всему созданью, Я оставляю мракъ и тьму, И поклопяясь Твоему Безмърно кроткому страданью -22\*

Одной съ разбойникомъ мольбой Молюсь, Расиятый, предъ Тобой: «Мое нечестіе велико: «Я шелъ погибельнымъ путемъ, «Но помяни меня, Владыко, «Въ предвъчномъ царствін Твоемъ!»....

В. Соколовскій.

# TAÑNAN BUTEPS.

(Разсказт Белгійца.)

Осенью 1839 года экипажи и пѣщеходы безпрестанно направлялись къ Академіи Художествъ. Набережная Невы кипѣла народомъ, чрезвычайно разнообразнымъ и пестрымъ и по состояніямъ и по одеждѣ и по образованію, — въ это время въ Академіи была блистательная выставка.

Толпы любопытныхъ зрителей разсвяпы были по великольнымъ заламъ; замьчанія, толки, нохвалы и осужденія, въ которыхъ, какъ водится, было много великольпныхъ фразъ и очень мало здраваго смысла, соединялись въ одипъ общій, неумолкаемый говоръ. Передъ каждою картиною, носившею на себь отпечатокъ таланта, кружокъ посьтителей становился тьснье и не-

проходимъе. Одни безмолвно любовались произведеніемъ; другіе старались найти въ пемъ недостатки; а самые незлобные — изучали матеріальные признаки картины: сюжетъ, величину, даже раму, чтобы въ послъдствін имъть полное право говорить объ ней въ обществъ.

На этой выставкѣ болѣе всего привлекала общее вниманіе, Тайная вечерь даровитаго нашего художника В. К. Шебуева, которая въ произведеніяхъ этаго высокаго рода живописи, по всей справедливости, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. У окна зала, въ которомъ помѣщена была эта картина, отдѣлившись отъ толны любонытныхъ эрителей, стоялъ молодой Белгіецъ, рекомендованный мнѣ изъ Литтиха, долго и неподвижно смотря на Тайную Вечерь.

Привътствје мое пробудило его.

«Судя по вниманію вашему» началь я— «эта картина доставляеть вамь большое удовольствіе?»—

По строгости рисупка, по правильности позъ и по выражению лиць— отвъчаль Белгіець, это одно изъ замъчательныхъ мировыхъ произведеній; я долго восхищался имъ съ глубокимъ уваженіемъ къ таланту художника, но теперь иное чувство приковываетъ меня къ этой картинъ: она напоминаетъ миъ другое произведеніе, въ

этомъ же родъ, съ которымъ соединено было одно изъ самыхъ замъчательныхъ, драматическихъ произшествій.

Возвратившись домой Белгіецъ разсказаль мив слы-

На первой недьли великаго поста, Пасторъ церкви Св. Николая живописнаго портоваго города . . . отнустивъ толну исповъдниковъ, возвратился домой поздно вечеромъ, усталый отъ своей трудной обязанности. Едва успъль онъ войти въ свою комнату, гдъ привътливо ожидали его миръ и покой, какъ у воротъ послышался стукъ и служанка введа въ комнату незнакомца.

Это быль мущина среднихъ лѣтъ, высокій и широкоплечій. Черты лица его были непріятно-рѣзкія, волосы всклокоченныя, борода густая и рыжая падала на
широкую грудь. По наружности онъ походилъ на моряка.

Необъяснимый страхъ и отвращеніе овладіли душою Пастора при видіт незнакомца и онъ не твердо и слабо произнесъ: что вамъ угодно?

Не смотря на вопросъ незнакомецъ безмолвствовалъ; только лицо его выражало болъзпенное душевное волненіс. Почему священникъ, припявъ его за раскаяванощагося гръшника, покорилъ чувство первоначальнаго

страха и обратился къ нему словами кротости и состраданія.

«Достопочтенный отець,» проговориль дрожащимь голосомь незнакомець, «избавь грёшника оть вёчной, нестерпимой муки; здёсь!» продолжаль онъ сильно ударивь въ широкую грудь, «здёсь давить и сжеть меня. Позволь мнё открыть тебё сердце; выслушай мою исповёдь и спаси меня.»

— Я укажу тебѣ путь къ Тому, Кто можетъ спасти тебя.

«Но если я открою дѣла мон, отъ которыхъ содрогнется душа твоя, дѣла, за которыя законы назначаютъ смертную казнь — а люди клеймятъ проклятіемъ — тогда останется ли для меня путь къ спасенію?»

Эти слова вселили новый трепетъ въ цълителя душъ немощныхъ. Онъ съ изумленіемъ взглянуль на пришельта и отступивъ назадъ, продолжалъ:

— Судья Вышній не разбираеть: великъ или маль грѣшникъ, приходящій къ Нему съ раскаяніемъ; но помии, что исповъдь должна быть чистосердечна и откровенна. Скрывая отъ меня, ты скрываешъ и отъ Него и Онъ пе простить тебя.

«Нътъ; нътъ! я не скрою ни одного изъ моихъ гръ-

шныхъ дёль!» — возразиль незнакомецъ и началъ свою исповёдь.

Это быль Вильгельмъ Фликъ, лоцманъ однаго изъ купеческихъ судовъ, извъстный между моряками сво- имъ искуствомъ и неустрашимостію; онъ взросъ сиротою и частію отъ нужды, частію по природному влеченію, съ самаго младенчества свыкся со всъми пороками, такъ что когда ему минуло 19 лътъ, онъ перешелъ уже нъсколько тюремъ и наказаній и готовился къ ссылкъ. Разсказъ его заключалъ въ себъ безпрерывную цъпь покражъ, обмановъ, бродяжничества, фальшивыхъ слълокъ и святотатства. Исповъдь была чистосердечна и на всъ возраженія и поученія Священника Фликъ отвъчаль сознаніемъ и покорностію.

Во время этой бесёды, маленькій сынъ Священника вссело вбёжаль въ комнату, но увидёвъ пезнакомца, онъ съ крикомъ бросился къ отцу и спряталъ голову въ его одежду.

«Что съ тобою, Карлъ, спросилъ пасторъ, даская ребенка. Чего ты испугался?»

— Да вонъ — кого, папа, отвѣчаль мальчикъ, со страхомъ посматривая на Флика и крѣпко ухвативъ руками отца. Напа! Вышли его вонъ. Посмотри, какъ волосы его обрызганы кровью. Пасторъ сдёлаль сыну выговоръ и отвель его въ сосъднюю комнату. «Какой вздоръ приходить дётямъ въ голову» — сказаль онъ возвратившись назадъ. «Молодое воображение, Богъ знаетъ, какъ обманываетъ глаза ихъ: твои рыжие волосы показались ему кровью!»

- Кровью! воскликнуль Фликъ. Ребенокъ говорилъ правду.

Пасторъ съ ужасомъ отступилъ отъ преступника. — «Сынъ мой! — до сихъ поръ въ исповѣди твоей не было слова о убійствѣ. . . .»

— Я все разскажу тебъ, почтенный отецъ, отвъчалъ фликъ и продолжалъ свою исповъдь: избавившись ссылки, я пробрадся къ берегамъ Съвернаго моря и двадцать лътъ прослужилъ большею частію между контрабандистами. Я былъ отваженъ, живъ и смѣлъ; товарищи любили меня, хозяева дорожили мною и отправляли въ самыя опасныя предпріятія. На пустомъ морѣ, подъ строгимъ надзоромъ, въ кругу людей, гдѣ каждый готовъ обокрасть товарища или отправить его къ сатанѣ, — я не имѣлъ возможности ни отстать отъ моихъ пороковъ, ни сдѣлаться еще порочнѣе. То, что здѣсь почитается преступленіемъ, тамъ дѣло очень обыкновенное. Между контрабандистами я прослылъ даже честнымъ человъюмъ, и помирился бы съ жизнію, проведенною съ

иими, еслибъ не два случая. Незнакомецъ умолкъ; Пасторъ удвоилъ вниманіе.

—Тяжко мит вспоминть, отецъ мой, эти два случая. Тяжко сознаться въ нихъ и передъ человткомъ, но когда подумаю я о Богт, грудь хочетъ лопнуть и рука костентетъ не сложивъ креста.

Первый случай быль въ 18.. году; я служиль тогда на купеческомъ суднъ. Въ Ливерпулъ хозяинъ мой взяль грузь для перевоза въ Марсель. Почти въ самую минуту отплытія, хозлинь приняль къ себъ путещественника. Это быль Французь, какой-то художникь, молодой, веселый, и прекрасной наружности. Онъ долго жиль въ Англіи и возвращался въ Марсель, гдф ожидала его мать, которую любиль онъ почти страстно. Молодой человъкъ быль очень любопытенъ, собиралъ разныя мъстныя свъденія, и какъ я болье моихъ товарищей зпаль море и охотнъе вель разговоры, то опъ почти не отходиль отъ меня. Въ короткое время мы очень подружились, и въ изъявление пріязни художникъ ряздёлиль со мною запась своего вина и табаку. Илаваніе наше было самое благополучное, попутный в'теръ быстро гналъ наше легкое судно. Когда мы были въ шести или семи часахъ отъ пристани, нассажиръ началь собирать свои дорожный вещи. Прододжая разговоръ со мною, онъ вынуль изъ чемодана. большой кошелекъ и высыпавъ полную ладонь червонцевъ, началъ отсчитывать ихъ для расплаты съ хозяпномъ. Звукъ и блескъ новаго, чистаго золота перевернулъ мою внутренность: Еслибы художникъ, который въ то время углубленъ былъ въ свои счеты, взглянулъ на меня, то по пламени глазъ, по дерганью губъ и бровей, онъ тотчасъ бы угадаль мой тайный умысель. Къ нещастію молодость неопытна и довфрчива. Окончивъ счеты и сложивъ свои нажитки, Французъ весело и беззаботно прогудивался на палубъ; съ нетеривніемъ ожидая пристани. За то я оставался на одномъ мъстъ какъ истуканъ, ослепленный грудою золота; все мысли потемнели въ головъ моей; я думаль только одно: это золото должно быть мое, хотя бы пріобретеніе его стоило гибели цълому міру. Глаза мои неотступно слъдили боковой карманъ художника, въ которомъ хранилось обольстительное сокровище. Въ страшныхъ, нестернимыхъ мукахъ провель я болье двухъ часовъ; какъ нарочно почти вся команда была на палубъ; я выжидаль удобной минуты; наконецъ на горизонтъ показалась черная точка — это быль Марсель. Вся кровь бросилась мить къ сердцу; помню какъ старался я заглушить невольный скрипъ монхъ зубовъ. Вътого время художникъ безпечно подошель ко мнѣ съ какимъ то вопросомъ; парусъ закрылъ насъ отъ товарищей... какъ кровожадная гіенна бросился я на свою жертву, — въ одно мгновеніе кошелекъ лежалъ въ моемъ карманѣ, и художникъ летѣлъ въ море. Вслѣдъ за нимъ бросился и я. . . .

«Ты въ туже минуту раскаялся въ своемъ злодъяніи; п хотъль спасти свою жертву?» спросиль его Пасторъ.

—Нѣтъ, отецъ мой, другое чувство заставило меня броситься въ море. Въ эту минуту мнѣ пришло въ голову, что кто нибудь изъ моихъ товарищей можетъ спасти художника и обнаружить мое преступленіе. И я былъ правъ: Французъ какъ пробка готовился выплыть на поверхность, когда я не касался еще воды; я навалился на него широкою моею грудью и подъ водою такъ сдавиль ему горло, что онъ тотчасъ же ушелъ ко дну.

Спущенный съ корабля ботъ скоро возвратиль меил на налубу. Хозяннъ и товарищи приняли меня съ
торжествомъ и не переставали хвалить моего самоотверженія при спасеніи человька, съ которымъ не болье
двухъ дней былъ я въ пріязни. Только совъсть моя знала истину и называла меня убійцею.

Другой случай быль три года спустя посл'в перваго злод'вния. Я служиль у контробандистовь и пользовался особымъ довъріемъ и расположеніемъ моего хозяина. Я управляль небольшимь одпопаруснымь судномъ и дълалъ на пемъ самые смълые и опасные рей-Хозяинъ мой быль уже старъ и потому онъ часто оставался дома, поручая мн перевозку товаровъ. Мое усердіе и опытность доставляли ему значительныя выгоды, и въ два года домъ его набитъ былъ товарами, а сундуки мъшками денегъ. Старикъ былъ ко миъ добръ, нъженъ и признателенъ. Однажды въ припадкъ сильной бользии онъ открыль мив мьсто, гдв затаено было его имущество и объявиль моимъ товарищамъ, что въ случат его смерти, онъ назначаетъ меня своимъ наслъдникомъ. Съ каждою минутою старикъ дълался слабе, а съ темъ вмъсте возрастала и мол жажда овладъть его богатствомъ. Всю ночь я сидълъ надъ нимъ и съ нетерпъніемъ ожидаль его последняго вздоха, эта ночь истомила меня; наконецъ я началь успокоиваться: въ старикъ не замътно уже было никакого признака жизни.

Восхищенный насл'ядствомъ, я не могъ заснуть, д'влая планы моей будущей жизни. Окончивъ въ ум'я миожество распоряженій, какъ къ сбыту товаровъ, такъ и къ доставленію себ'я роскошныхъ наслажденій л'яни и жизни, съ разсв'ятомъ я подошелъ и наклопился къ старику. О, Сатана! Истощенный и слабый, онъ лежалъ съ улыбающимся лицомъ; покойный и продолжительный сонъ освъживъ силы, видимо возвращалъ его къ жизни, которал, казалось совершенно въ немъ угасала.

Въроятно лицо мое выражало мою тайную злость и досаду, потому что черты старика мгновенно исказились; онъ силился приподпяться и потомъ закрылъ глаза съглухимъ стономъ.

Я не могъ разстаться съ монин богатствами и снова осудить себя на жизнь простаго контробандиста. Машинально, безсознательно искаль я руками чего-то. Первый предметь, который попался мив, быль острый, длинный гвоздь. Я вбиль его въ голову старика и съглазами, красными отъ слезъ, объявиль товарищамъ о его смерти.

Вотъ почему, высокопочтенный отецъ, мои волосы, какь у Іуды, обрызганы кровью.»

— Боже правосудный! — проговориль благочестивый Пасторь въ трепетъ ужаса — и рука Господия тебя не порагила?

« Нѣтъ, поразила, простоналъ Фликъ. Золото; художника укралъ у меня товарищъ, когда я не успѣлъ
еще издержатъ изъ него ни одпаго крейцера, а богатое
наслъдство моего хозянна, вмѣстѣ съ судномъ, погибло
на другой день въ морѣ и я не спасъ ничего кромѣ

этой бъдней жизни, которая не стоитъ ни гроша. Но не въ этомъ телько заключена кара небесная; Рука Господня неумоляемо тяготъетъ надо мною. Часто во время моихъ почныхъ странствованій, я слышу предсмертныя вопли моихъ жертвъ и пробуждаюсь въ мучительныхъ судорогахъ. Шкиперъ замолкъ.

— Фликъ, — сказалъ послѣ пѣкотораго размышленія пасторъ, ты глубоко упалъ въ бѣздну порока. Въ бесѣдѣ съ Богомъ я размыслю о твоемъ намѣреніи, въ теплой искренной молитвѣ, повѣдаю Ему скорбъ твою. Приходи ко мнѣ завтра и всякой день; я, какъ врачь души твоей, буду съ тобою бесѣдовать.

Грѣшникъ поклонился и вышель, Пасторъ не спаль всю почь. Тщетно блуждаль онь въ лабиринтъ своихъ размышленій, свѣтъ озариль его душу тогда только, когда онъ прибъгнуль къ молитвъ. Строгость законовъ, и наказанія мало властны надъ преступникомъ. Надо заставить его познавать Искупителя, ибо если онъ познаетъ, то и возлюбитъ Его, и если возлюбитъ, то не въ состоянія будеть дъйствовать противъ этой любан. Пасторъ вознамърился послъдовать этому истинно-христіанскому правилу и всякой день посвящать иъкоторое время изпъленію пещастнаго. Собственное назначеніе его было: служить нещастію, и ему — то посвятиль

онъ себя, особенно съ тѣхъ поръ, какъ лишился жены, съ рожденіемъ Карла.

На другое утро вошель къ нему ребенокъ съ листомъ бумаги. «Что у тебя, другъ мой?» — спросиль отецъ.

— Портреть того рыжаго, что быль у тебя вчера — отвечаль Карлъ и показаль отцу голову Флика, нарисованную краснымъ карандашемъ. По склонности и охоть онь съ утра до вечера запимался рисованьемъ; вск удивлялись ловкости его руки и върности глазъ, особенно въ изображения лицъ, чъмъ либо замъчательныхъ, которые съ перваго раза връзывались въ его намяти. Пасторъ былъ изумленъ разительнымъ сходствомъ рисунка съ головою Флика.

«Зачъмъ ты срисовалъ его?» — спросилъ онъ.

— Затъмъ, — отвъчалъ мальчикъ, что я уже српсоваль головы всъхъ Апостоловъ, кромѣ Іуды. Я давно ищу подобнаго образца. Не правда ли, какъ посмотришъ на это лицо, невольно скаже шь: это Іуда!

«Не твори никому обиды, сыпъ мой!» — сказадъ отецъ, подпявъ съ важностію перстъ. «Творецъ людей не по-ложиль печати святости или грѣха на тваряхъ своихъ.»

— Не положиль! Нёть, папа, трудно повёрить! Напримёрь когда я думаю о изображеніи Христа въ бесёдё Апостоловь, то черты твои невольно посятся передъ монми глазами, и ты можеть быть и не знаешъ, что я ими воспользовался.

Отець сь безмодвнымъ умиденіемъ прижадь сыпа къ груди своей.

Въ условленные часы Фликъ постоянно навѣщалъ Пастора и время проходило въ долгихъ поучительныхъ бесёдахъ. После многихъ усилій, Пасторъ наконецъ убъдился, что онъ съ чистою совъстію можеть увърить кающагося, въ очищение души его отъ гръховъ и въ ея возрожденіи. Бывали, правда, минуты, когда грешникъ отчаявался въ милосердін Божіемъ и почиталь себя на въки обреченнымъ гръху; тъмъ болъе это внушало страхъ священнику: онъ боялся, чтобъ преступникъ, видя какъ еще далека отъ него благодать Церкви, отъ отчаянія, снова не погрязъ въ порокахъ. Между тъмъ прошло болве двухъ мъсяцевъ; Фликъ объявилъ пастору, что онъ непремънно долженъ отправиться въ море и неотступно умоляль его дозволить ему приступить къ Вечери Господней. Пасторъ наконецъ изъявилъ согласіе; радость Флика была неописанная.

На другой день грѣшникъ вошелъ въ церковь Св. Ипколая. Пасторъ принялъ его покаяніе, истолковалъ ему всю гнусность его преступленій, но вмѣстѣ съ тѣмъ и неограниченное милосердіе Божіе, и объявилъ ему съ важностію служителя церкви, что если услышить онъ опять, что Фликъ преступною рукою посягаеть на чужую жизнь или собственность, то по долгу совъсти предаеть его, какъ погибшаго клятвопреступника, мщенію правосудія.

Эти слова страшно отозвались въ душѣ Флика; онъ изрѣлка подымалъ глаза на исповѣдника, который стояль передъ нимъ съ лицомъ, преображеннымъ и тотчасъ снова опускалъ ихъ къ землѣ; наконецъ когда Пасторъ изрекъ ему отпущеніе грѣховъ, предался онъ тихому благоговѣнію.

Когда же послѣ поученія, Фликъ вмѣстѣ съ прихожанами приблизился для вкушенія святаго тѣла Христова, Пасторъ замѣтилъ такую перемѣну въ чертахъ причастника, что душа его смутилась какимъ-то невольнымъ страхомъ. Возвратившись домой, онъ записалъ въ своемъ дневникѣ: Фликъ въ эту минуту не походилъ на себя. Казалось онъ говорилъ миѣ своимъ взглядомъ: еслибъ я не сдѣлалъ глупости, еслибъ не измѣнилъ себѣ въ часъ боязни, то моя рука была бы свободнѣе. Я едва не выронилъ святаго сосуда; такъ дрожали мои руки. Дай Богъ, чтобы страхъ мой былъ слѣдствіемъ одной минутной слабости, которая необъясючно обнаруживается иногда, среди самыхъ священныхъ занятій. На другой день весь городь поражень быль неслыханнымь и ужаснымь воровствомь: Церковь Св. Николая была вся обкрадена. Все, что было драгоценнаго во святыхь стенахь храма: всё золотые сосуды, золотое распятіс и тяжелыя серебренные подсвечники, украшавшія алтарь, даже большая въ золоте оправленная библія, на немь лежавшая — все было похищено. Кружка и сундуки церковные были разломаны и опустошены; вездё остались ужасные слёды чыхъ-то рукъ нечестивыхъ.

Въ то же самое утро, но нѣсколько позднѣе разнеслась другая вѣсть, преисполнившая весь городъ глубокою скорбію. Благочестивый и всѣми любимый Пасторъ церкви Св. Николая, рано поутру найденъ былъ мертвымъ въ своей постели. Та же молва говорила, что онъ погибъ насильственною смертію, но такъ какъ не было къ тому другихъ признаковъ, кромѣ двухъ синихъ пятенъ на шеѣ, то нѣкоторые заключали, что онѣ были слѣдствіемъ какого инбудь внутренняго поврежденія, причинившаго смерть: потому послѣдняя молва скоро прекратилась. Къ тому же по обребизованіи вкладныхъ приходскихъ суммъ, находившихся въ рукахъ настора для благихъ употребленій, оказались большіе педочеты. Нѣкоторые друзья покойнаго вывели изъ

этаго новое доказательство въ его насильственной смерти; другіе же напротивъ заключали, что покойный не смотря на свое простосердечіе и щедрость, не совствъ наблюдаль правила любви христіанской. Межлу тъмъ чтобы не осталось пи однаго пятна на памяти почтепнаго Пастора, нъкоторые прихожане сложились и внесии недочетъ въ суммахъ.

Когда Карль, отъ котораго скрывали его потерю, увидёль отца въ бёлой одеждё лежавшаго на полу, онъ поблёднёль какъ мертвый, положиль руку на головуя какъ бы припоминая что - то забытое и отъ избытка скорби уналь на тёло родителя. «О, воскликнуль онъ въ слезахъ, теперь я знаю! вспомниль: это онъ, онъ быль у тебя. Ты спишъ, папа, въчнымъ спомъ. Ужъ для меня въ жизни не будетъ радостнаго утра; не буду ходить къ тебъ по утрамъ — цёловать твою руку. Иётъ, — продолжаль онъ касаясь его сжатыхъ вёждъ, нётъ, онъ погасли, онъ ужъ мнъ не улыбаются. Кръпко закрыль ихъ Іуда!»

Предстолешіе поражены были его непонятными словами и думали, что онъ отъ горести помішался, но Карль настоятельно увіряль, что человікь съ кровавыми волосами быль ночью у его отца, что онъ сквозь сонъ виділь, какъ онъ крался черезь его комнату, но

онъ тотчасъ заснулъ и проснувшись позабыль это видъніе.

— Да ктожь проходиль черезь комнату? спросили его.

«Да Гуда!» отвъчаль мальчикъ. Слушатели качали головою; въ эту минуту онъ вспомниль про свой рисунокъ, досталь его — и положивъ передъ ними на столъ, сказалъ: «вотъ онъ!»

Но и изъ этого ничего не поняли. Какъ ни твердо настаиваль ребенокъ въ своихъ доказательствахъ, всё почитали это дёло баснею, игрою фантазіи, которая обыкновенно, сильне прочихъ способностей, дёйствуетъ въ дётяхъ. Когда же тёло Пастора положили въ гробъ, сынъ отдавая отцу послёднія лобзанія, говориль рыдая: «я буду помнить твои черты, не забуду и черты убійцы — и при гробе твоемъ даю клятву искать его до тёхъ поръ, пока не найду!»

Ребяческая глупосты! — думали предстоявшіе; гробъ закрыли крыпкою крышкой и прахъ усопшаго съ приличнымъ торжествомъ быль преданъ землъ.

Не смотря на всѣ усилія и дѣятельность, всѣ мѣры принятыя къ открытію татей церковныхъ, были безъ успѣха, а между тѣмъ тянулись годы....

Карлъ продолжалъ запиматься своимъ любимымъ искуствомъ и развилъ свой прекрасный талантъ, богатый блестящими надеждами. Одно изъ пеодолимыхъ его желаній было путешествовать и нельзя было описать восторга, съ какимъ узналь онъ, что Академія, въ которой онъ образовался, за блестящіе его успѣхи, позволяеть ему путешествовать на счеть ея въ продолженіи трехъ лѣтъ.

Къ этой радости, въ которой презмущественно участвовала любовь его къ искуству, присоединялась и тайная надежда: найти гдё нибудь въ Европъ оригиналъ Іуды. А потому во время своего путешествія Карль посъщаль не только мастерскія художниковь и собравія любителей искуства, но и пристани, биржи, гостиницы. Посль трехъ льть онъ возвратился въ свое отечество — и хотя внолнъ наслаждался торжествомъ художника, но его постоянно преслъдовала тайная грусть о несбывшейся надеждь — найти предметь своего мщенія.

Прошло 18 льть съ тъхъ поръ какъ церковь Св. Николая въ С\*\*\* была расхищена. Давно забыли объ этой
потеръ и замънили утраченное великолъпнъе прежняго. Самая церковь была улучшена и украшена. Недоставало однаго: запрестольнаго образа пскуснаго живописца. Трудъ этотъ норученъ былъ Карлу, по возвращении его изъ чужихъ краевъ.

Когда онъ началь думать о томъ, какой предметь

избрать ему изъ Св. Псторіи, въ душь его проглянули чудныя, торжественныя воспоминанія самой ранней молодости, которыя въ увлеченіяхъ своихъ открывали ему жизнь упоптельную, райскую. Опъ быль въ томъ расположенін, которое чувствують восторженныя души, когда имъ кажется, что онъ, какъ малыя дъти, подходять къ небесному міру и прикасаются къ дирамъ ангеловъ. Въ подобную минуту вдохновенія онъ изобрѣлъ предметь для своей картины; Тайную Вечерю. Онъ обратился къ головамъ Апостоловъ, еще имъ въ дътствъ написанныхь, какъ къ безцённымъ остаткамъ изчезнувшаго міра. Ему представилось, будто онъ когда-то въ далекихъ временахъ видълъ всъхъ этихъ мужей живыми, но не во вижшиемъ, а въ своемъ внутрениемъ мі-Ему даже казалось, что онъ еще ръзвымъ дитяpt. тей соживаль у похъ на колфиахъ; играль ихъ бълыми брадами, касался ихъ безвласаго чела, слышалъ ихъ пророческія въщанія о лучшей жизни и христіанскія пъспи о въчной любви. Чъмъ глубже проникалъ онъ въ въ этотъ міръ мечтаній, тімь світозарніве казалось ему искуство, тъмъ тверже ръщался онъ совершить въ годахъ мужества то, что въ его дътствъ носилось передъ его душою. Онъ изготовиль краски и смело принялся за работу.

«Но какъ изображу я Тэбя» — говориль Карль — когда одиннадцать главъ Апостольскихъ, какъ живыя, предстояли уже на картинъ, «Тебя Господа и Искупителя, Коему ни одинъ живой образъ не отвътствуетъ въ міръ, и откровеніе Коего въ жизии я постигаю только по одной силъ слова, въщавшаго о Тебъ устами Апостоловъ?»

Туть пришли ему на память ть слова, которыя еще въ дътствъ сказаль онь отцу: «когда размышляю я, какъ изобразить Христа посреди моихъ Апостоловь, черты твои невольно носятся въ душь моей.» И ясиће, и живъе, чьмъ когда нибуль, посились передъ нимъ черты почтепнаго Пастора, точно такъ, какъ онъ видъть ихъ иъ послъдній разъ въ славъ Преображенія: тоть же блаженный взоръ, въчно смотрящійся въ зерцало пебесной любви; тъже ланиты, покрытыя послъднею блюдностію страдація; ть же уста, которыя отверзались только для благословенія и молитвы. «Если Ты, Царь небесный»— говориль онъ съ собою, «если Ты, нензобразимый, удостоиль его сана Твоего Намъстника, то не прогивваешся, если я Тебъ дамъ черты, на земый для меня драгоцъннъйшія!»

И когда опъ схватилъ кисть, чтобы перепести на полотно свътлое изображение его родителя, казалось, какая-то незримая сила водила его рукою и такъ върно, что онъ самъ изумился, какъ изображение это постепенно выступало на полотно до тъхъ поръ, пока
явилось въ томъ самомъ видъ, какъ оно жило въ душъ
его.

Однаго не доставало: изображенія предателя; художникъ ни на минуту не задумался — и перенесъ на картину свой красный рисунокъ. Изображеніе имѣло такое страшное сходство съ оригиналомъ, что всякой знавшій его сказаль бы: живой Фликъ.

Картина, поставленная въ Соборной Церкви, въ виду не только горожанъ, но и иностранцевъ, посъщающихъ городъ, питала тайную надежду художника. Но и тутъ все было безъ успъха. Давно уже запрестольный образъ служилъ украшеніемъ храму и никто изъ паблюдателей, плънявшихся картиною, не обращалъ особеннаго вниманія на лицо Іуды.

Прихожане, кромѣ изъявленія признательности, назначили художнику за картину значительную сумму, которой онъ не принялъ. Когда же настоянія ихъ сдѣлались очень упорны, то онъ просилъ употребить эти
деньги на выкупъ изъ Турецкаго плѣна какого - нибудь
Христіанскаго плѣнника. Тотчасъ же сдѣланы были
всѣ нужныя распоряженія и въ одинъ свѣтлый осенній

день на купеческомъ корабъ привезенъ былъ искупленный христіанской невольникъ, который долже всъхъ томился въ ценяхъ.

Это быль человъкь уже преклонныхъ лъть, нъкогда высокій и мужественный, но котораго тяжкія муки продолжительнаго плъна преклонили къ землъ. Волосы его были почти бълые, глаза изтомленные, поступь нетвердая; кожа грубыми морщинами висъла на сильныхъ мускулахъ.

Карль, тронувшись его бъдственнымъ положеніемъ, отдаль еговъ богадъльню, гдъ страдалецъ скоро возвратиль свои силы; спина его выпрямилась, поступь стала тверда, глаза заблистали огнемъ мужества и когда наступила весна, въ немъ не осталось слъда прежнихъ страданій.

Онь часто посъщаль своего благодьтеля и разсказываль ему о своихь страданіяхь. Однажды въ знойный день, когда Карль, закрывь ставни отъ палящихъ лучей солнца, легь въ постель, въ спальню показался плънникъ и по обычаю своему, прошель черезъ нее въ мастерскую живописца. Лишъ только Карль, въ слабомъ сумракъ увидъль его проходящаго по комнатъ, тяжелая завъса спала съ глазъ его. Точно такъ ужасный убійца прокрался почью черезъ его спальню въ комна-

ту отца, тотъ же рость, та же ноступь, это онъ, онъ...

Карлъ бросился за нимъ и крѣпко схвативъ его за руку, воскликнулъ: Ты убилъ моего отца!

Незнакомецъ стоядъ, какъ пораженный громомъ, измърядъ Карда своими маленькими, дико блуждающими глазами и сказадъ: «не во снъ ли вы, милостивый государь.»

Не говоря ни слова, живописецъ внѣ себя бросился на него и хотѣлъ повергнуть его на землю.

«А такъ вы не шутите!» — воскликнуль старикъ и отбросивъ противника съ такою исполинскою силою, что онъ съ окровавленною головою упалъ на землю — спѣшилъ выйти изъ комнаты. Карлъ, собравъ силы догналъ его и закричалъ во весь голосъ: «держите, вяжите его, онъ — убійца! . .

Въ одну минуту толпа окружила обоихъ. . . Живописецъ повторялъ свой крикъ; незнакомца схватили и
отвели въ городскую тюрьму.

Изумленіе было всеобщее, когда Карль представиль въ Судъ жалобу, въ которой рѣшительно объявляль, что выкупленный имъ Турецкой печольникъ за двадщать лѣтъ передъ тѣмъ убилъ его отца, пастора цержви Св. Николая.

Нѣсколько мѣслцевъ Карлъ страдаль болью въголовѣ, причиненною ему ушибомъ, а потому и судьи должны были отложить дѣло его, принявшее законный порядокъ. Жители города съ нетерпѣніемъ ожидали минуты, когда Карлъ представить передъ лице Суда доказательство своихъ обвиненій.

Въ это время молодой художникъ находился въ величайшей тревогь. Онъ быль убъждень, что въ драгоценныхъ бумагахъ оставшихся отъ отца его, онъ найдеть неопровержимые доводы своихъ обвиненій. Между прочими бумагами у него находился дневникъ покойнаго, котораго онъ, изъ какого-то святаго благоговънія къ памяти отца, не открываль, потому что онь достался ему запечатанный, въ его детстве, родственникомъ, хранившимъ этотъ дневникъ. Ему казалось, что эта книга откроетъ ему ту нить, которая выведеть его изъ лабиринта, куда завлекли его желаніе мщенія, любовь сыновняя и неосторожность. Онъ сломаль нечать и восхищался успёхомъ, въ особенности когда нашелъ въ книгъ описание всей исповъди Флика и содержание ихъ бесъдъ, которыми пастырь душъ старался привести злодъя къ сознанію истины. Въ особенности его объяди ужасомъ значительныя слова, которыя отецъ его, какъ

бы предчувствовавшій роковое преступленіе, написаль по причащеніи Флика.

Эта страница представленная Судьямъ могла бы обличить обвиняемаго имъ убійцу, но въ тоже время надежда эта совершенно разрушилась: на первомъ листъ дневника усоншій пасторъ написалъ внизу слъдующее:

«Если Богу угодно будеть призвать меня такъ скоро, что пе останется у меня времени уничтожить эту
книгу, содержащую мпогія тайны, относящіяся до моей
святой обязанности, то я прошу того человѣка, въ чьи
руки попадуть эти листы, не дѣлать изъ нихъ никакого общественнаго употребленія.

Этими словами быль связань языкь художника и воля высшая ясно говорила: предоставь мщеніе Господу! Карль, какь человькь, чувствоваль невозможность простить убійць отца и измынить чувству чести человыческой, хотя по всему казалось, что отець требуеть этого прощенія, этой побыды надъ самимь собою. Онь изнываль подъ бременемь своихъ страданій.

Между тъмъ наступиль желанный день. Обвипенный, блъдный, со впалыми глазами, удрученный тяжестью оковъ, съ смиреніемъ мученика явился въ судилище и возбудиль къ себъ общее состраданіе; явился и живописець и такъ же ръшительно повториль свос обвиненіе, но не имѣя никакихъ законныхъ доказательствъ, ссылался только на сходство обвиняемаго съ тѣмъ образомъ, который, отъ страшной ночи его дѣтства, остался въ его намяти. Ему казалось, что само небо долженствовало открыть уста; его душа ожидала чуда!... но все вокругъ его было нѣмо; всѣ изумились, что молодой, образованный человѣкъ впадаетъ въ такія заблужденія и доказываетъ столь важныя подозрѣнія пустыми мечтами своей юности.

Судьи покачали головой; и думая, что Карлъ страждеть еще отъ следствій своей болезни, оставили его и начали допрашивать мнимаго преступника. Изъ допроса узнали они, что имя его Фридрихъ Фликъ, сословіемъ онъ — морякъ: что заезжаль въ ихъ городъ только разъ, 18 . года; быль у Пастора церкви Св. Николая на исповеди — но въ ту ночь, когда обкрадена была церковь, онъ быль на пути къ Средиземному морю, гдъ и схватилъ его Турецкій Корсаръ.

Обвиняемый съ такимъ чистосердечіемъ и увѣренностію отвѣчалъ на всѣ вопросы, что не только уничтожилъ сомнѣнія, но возбудилъ къ себѣ участіе Судей; общее мпѣніе явно возстало противъ художника. Говорили, что лучше было бы оставить нещастнаго въ плѣну у Турокъ, нежели выкупить его для позора и оскорбленій и требовали, чтобы Карль призналь ничтожность своихъ мечтаній и взяль назадь обвиненія, ничёмь педоказанныя.

Фликъ стоялъ передъ собраніемъ съ видомъ страдающей певинности, что привлекло ему еще болье состраданія. Когда же спросили его, останется ли опъ доволенъ, если живописецъ просто откажется отъ своего обвииенія; онъ смиренно отвъчалъ, какъ будто движимый чувствомъ благодарности:

«Я желаю однаго удовлетворенія моей чести.»

Бурнымъ гитвомъ вскипта душа живописца; онъ хоттать излить его въ словахъ, но удержался и послт короткаго молчанія сказаль спокойно, медленно и твер- до:

«Удовлетворенія чести! Пожалуй! повторяю — ты убійца мосго отца и Богъ да рёшитъ между нами?»

Послѣ этихъ словъ Карлъ хотѣлъ выйти изъ Судейской залы: но Фликъ въ сильномъ движеніи, выпрямивъ согбенную спину и зазвучавъ цѣпями; воскликнулъ:

«Такъ какъ обвинитель отказываетъ мит въ возвращени чести, не отнимаемой у меня законами, то я въ силу этихъ законовъ требую, чтобы мой обвинитель былъ, вмъсто меня, заключенъ въ оковы и наказанъ, какъ человъкъ, посягающій на честь людей невинныхъ.»

Это неожиданное требование произвело на Судей пепріятное впечатавніе. Въ толив зрителей послышался даже ропотъ, который не знали, за что принять: за знакъ пеудовольствія или одобренія. Холодомъ объяло сердце живописца; но ко всеобщему удивленію, онъ, оборотясь съ почтеніемъ къ судьямъ, сказадъ:

«Ръшайте — я отдаюсь на вашъ приговоръ!»

Уважая благословенную намять покойнаго Пастора и любя искуснаго художника, завлеченнаго въ крайпость изъ любви сыновней, Судьи не могли удовлетворить требованію неправо-обвиненнаго. Въ тоже время Флика освободили и даже нашлись люди, которые проводили его до дома съ торжественными кликами, какъ оправданную жертву клеветы; а другіе дали ему денегь, какъ бы въ награду за невинное заключение.

Вмъстъ съ свободою возвратились къ Флику и сила и веселость. Странно было видъть этаго кръпкаго мущину между престарълыми и слабыми жителями богодъльни, гдъ онъ содержался на счетъ общества. Положеніе Карла было совстмъ иное. Тревога души его безпрестанно усиливалась; онъ сдёлался мраченъ, молчаливъ и походилъ на тънь. Напрасно прибъгалъ онъ къ своему искуству, съ большимъ принуждениемъ набрасываль онъ и всколько очерковъ и бросаль кисти и краски. Горожане вывели изъ этаго пепріятныя заключенія.

Между тымь начальники богодыльни замычали, что фанкь не на своемь мысты, да и самы оны часто говориль, что жаждеть океана. Почему и дано было ему мысто лоцыана на какомы-то купеческомы кораблы. Богодыльни, вы которую быль приняты Фликь, причислена была кы церкви Св. Николая; членамы ея, смотря по силамы каждаго, вмынялось вы обязанность, два раза вы годы совершать Христіанскій обряды Причащенія. Этоты день наступиль переды самымы отыйздомы Флика. Оны не поколебался идти вы церковы вмысты сы другими, вступиль вы нее, повидимому, сы благоговыніемы, получиль прощеніе грыховы и приближался кы алтарю принять святые дары.

Опъ преклониль кольна въ то время когда священникъ подаваль ему преображенный хлъбъ; Фликъ подняль взоръ и взоръ этотъ прямо упаль на запрестольный образъ. Убійца узнаетъ Пастора, и съ ужасомъ увидъль себя въ чертахъ самыхъ ясныхъ, какими онъ быль за нъсколько лътъ. Онъ узналъ въ своемъ образъ Гуду на Тайной вечери.

Исполнилась ивра долготерпвийя пебеспаго. Фликъ

приняль преображенный хльбь, но не могь проглотить его. Холодный поть выступиль на лице его; онь не могь удержаться на кольпахь, упаль на землю и безъ чувствь быль вынесень изь церкви. Скоро пришель онь въ себя и даже въ ту же ночь въ состояніи быль сторожить свой корабль. Но первые лучи солнца освътили ужасное эрынще: Фликъ, мертвый, съ искаженными чертами, висыль на мачть корабля; открытые глаза его неподвижно прикованы были къ башнь церкви Св. Ни-колая.

Въ этомъ положеніи увидъль его живописецъ. Тяжелое горе отвалилось отъ его сердца и онъ благословилъ искуство, которое помогло ему отмстить за смерть отца.

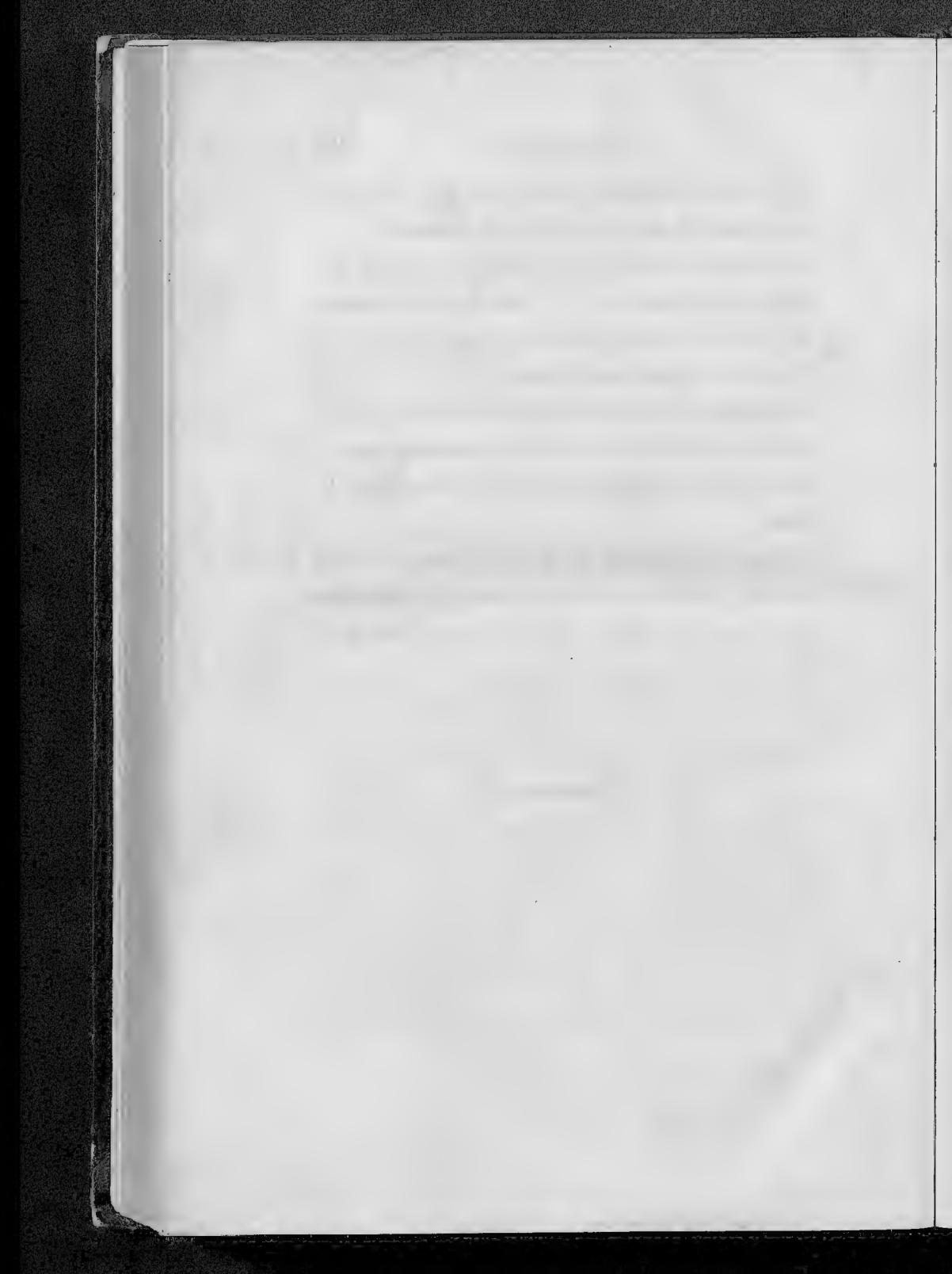



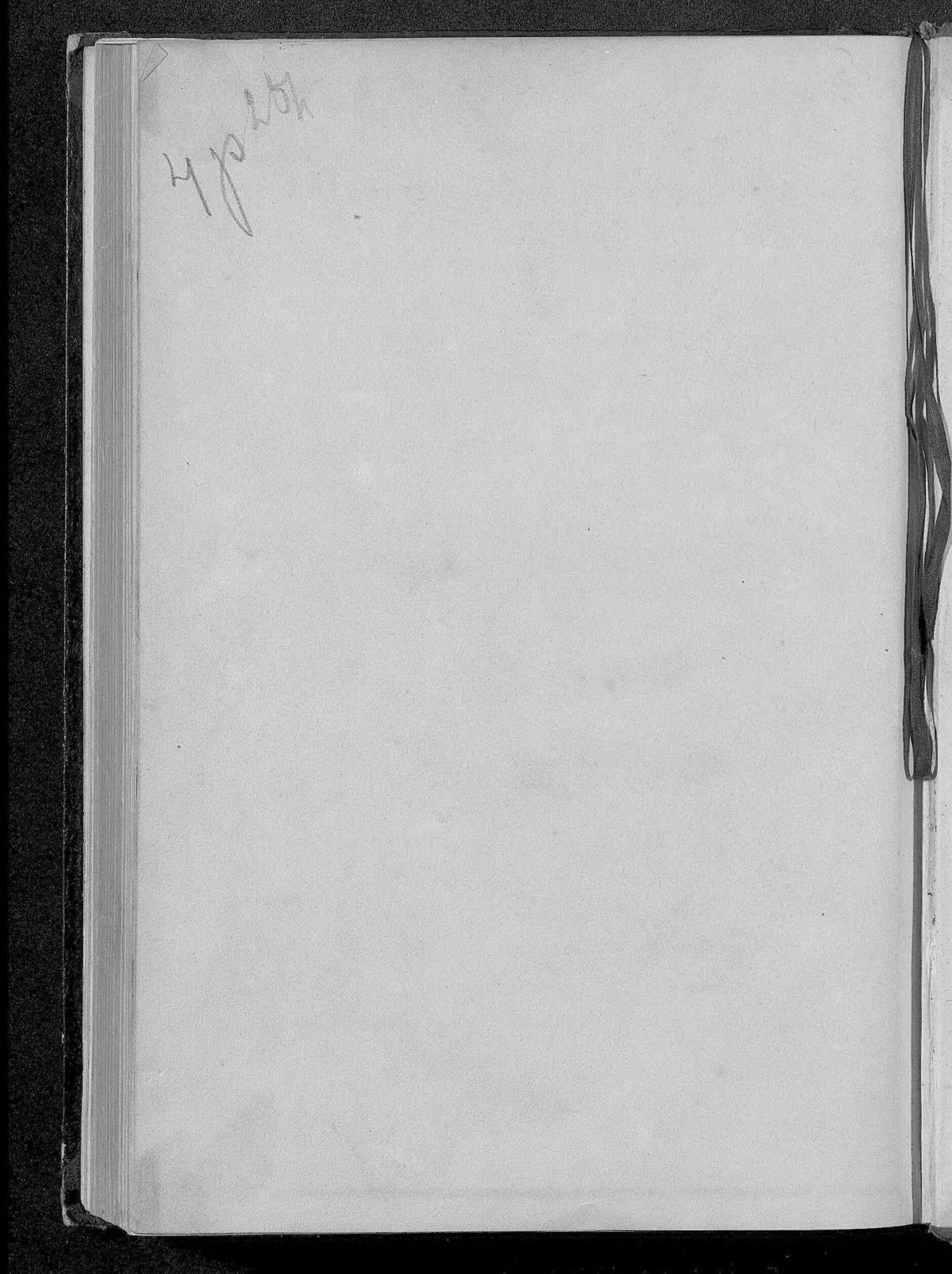



